

# ВЕРЬТЕ СЕБЕ

(Обращение к юношеству)

Верьте себе, выходящие из детства юноши и девушки. когда впервые поднимаются в душе вашей вопросы: кто я такои, зачем живу я и зачем живут все окружающие меня люди? и главный, самый волнительный вопрос, так ли живу я и все окружающие меня люди? Верьте себе и тогда, когда те ответы, которые представятся вам на эти вопросы, будут несогласны с теми, которые были внушены вам в детстве, будут несогласны и с той жизнью, в которои вы наидете себя живущими вместе со всеми людьми, окружающими вас. Не бойтесь этого разногласия; напротив, знаите, что в этом разногласии вашем со всем окружающим выразилось самое лучшее, что есть в вас, — то божественное начало, проявление которого в жизни составляет не только главный, но единственный смысл нашего существования. Верьте тогда не себе, известной личности, - Ване, Пете, Лизе, Маше, сыну, дочери царя, министра или рабочего, купца или крестьянина, а себе, тому вечному, разумному и благому началу, которое живет в каждом из нас и которое в первый раз пробудилось в вас и задало вам эти важнейшие в мире вопросы и ищет и требует их разрешения. Не верьте тогда людям, которые с снисходительной улыбкой скажут вам, что и они когда-то искали ответов на эти вопросы, но не нашли, потому что нельзя найти иных, кроме тех, которые приняты всеми.

Не верьте этому, а верьте только себе, и не бойтесь несогласия со взглядами и мыслями людей, окружающих вас, если только несогласные с ними ответы ваши на представляющиеся вам вопросы основаны ие на ваших личных желаниях, а на желании исполнить назначение своей жизни, исполнить волю той силы, которая послала вас в жизнь. Верьте себе, особенно когда ответы, представляющиеся вам, подтверждаются теми вечными началами мудрости людской, выраженной во всех религиозных учениях и в наиболее близком вам учении Христа в его высшем духовном значении.

Помню, как я, когда мне было 15 лет, переживал это время, как вдруг я пробудился от детской покорности чужим взглядам, в которой жил до тех пор, и в первый раз понял, что мне надо жить самому, самому избирать путь, самому отвечать за свою жизнь перед тем началом, которое дало мне ее. Помню, что я тогда, хотя и смутно, но глубоко чувствовал, что главная цель моей жизни это то, чтобы быть хорошим, в смысле евангельском, в смысле самоотречения и любви. Помню, что я тогда же попытался жить так, но это продолжалось недолго. Я не поверил себе, а поверил всей той внушительной, самоуверенной, торжествующей мудрости людской, которая внушалась мне сознательно и бессознательно всеми окружающими. И мое первое побуждение заменилось очень определенными, хотя и разнообразными желаниями успеха перед людьми, быть знатным. ученым, прославленным, богатым, сильным, то есть таким, которого бы не я сам, но люди считали хоро-

Я не поверил себе тогда, и только после многих десятков лет, потраченных на достижение мирских целей, которых я или не достиг или которых достиг и увидел бесполезность, тщету, а часто и вред их, я понял, что то самое, что я знал 60 лет тому назад и чему не поверил тогда, и может и должно быть единственной разумной целью усилий всякого человека.

А какою иною, более радостною для себя и более

полезной людям могла бы быть моя жизнь, если бы я тогда, когда голос истины, Бога, в первый раз заговорил в не подвергшенся еще соблазнам душе моей, поверил бы этому голосу и отдался бы ему?

Да, милые юноши, искренно, самостоятельно, не под влиянием внешнего внушения, а самостоятельно и искренно пробудившиеся к сознанию всей важности своей жизни, да, не верьте людям, которые будут говорить вам, что ваши стремления только неисполнимые мечты молодости, что и они так же мечтали и стремились, но что жизнь скоро показала им, что она имеет свои требования и что надо не фантазировать о том, какая бы могла быть наша жизнь, а стараться наилучшим образом согласовать свои поступки с жизнью существующего общества и стараться только о том, чтобы быть полезным членом этого общества.

Не верьте и тому особенно усилившемуся в наше время опасному соблазну, состоящему в том, что высшее назначение человека — это содействие переустройству существующего в известном месте, в известное время общества, употребляя для этого всевозможные средства, даже и прямо противоположные нравственному совершенствованию. Не верьте этому; цель эта ничтожна перед целью проявления в себе того Божественного начала, которое заложено в душе вашей. И цель эта ложна, если она допускает отступления от начала добра, заложенного в душе вашеи.

Не верьте этому. Не верьте тому, что осуществление добра и истины невозможно в душе вашей. Такое осуществление добра и истины не только не невозможно в душе вашей, но вся жизнь, и ваша, и всех людей, только в одном этом, и только это осуществление в каждом человеке ведет не только к лучшему переустройству общества, но и ко всему тому благу человечества, которое предназначено ему и которое осуществляется только личными усилиями каждого отдельного человека.

Да, верьте себе, когда в душе вашей будут говорить не желания превзоити других людей, отличиться от других, быть могущественным, знаменитым, прославленным, быть спасителем людей, избавителем их от вредного устройства жизни (такие желания часто подменивают желание добра), а верьте себе, когда главное желание вашей души будет то, чтобы самому быть лучше, я не скажу: совершенствоваться, потому что в самосовершенствовании есть нечто личное, удовлетворяющее самолюбие, а скажу: делаться тем, чем хочет тот Бог, который дал нам жизнь, открывать в себе то вложенное в нас, подобное ему, начало, жить по-Божьи, как говорят мужики.

Верьте себе и живите так, напрягая все свои силы на одно: на проявление в себе Бога, и вы сделаете все, что вы можете сделать и для своего блага, и для блаша всего мира.

Ищите царствия Божия и правды его, а остальное приложится вам. Да, верьте себе в то великой важности время, когда в первый раз загорится в вашей душе свет сознания своего Божественного происхождения. Не тушите этот свет, а всеми силами берегите его и давайте ему разгореться. В этом одном, в разгорании этого света — единственный великий и радостный смысл жизни всякого человека.

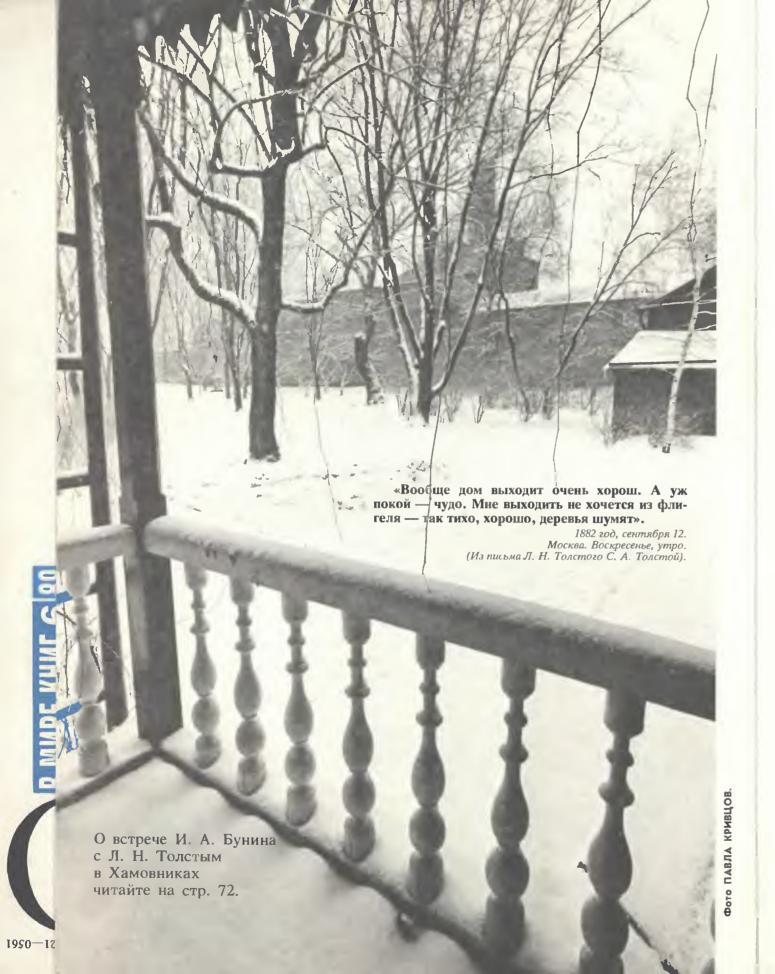

### • НАЧАЛА

I. Жизнь есть сознание неизменного духовного начала, проявляющегося в пределах, отграничивающих это начало от всего остального.

II. Пределы этого отграниченного от всего остального начала представляются человеку движущимся телом своим и других существ.

III. Отдельность, несливаемость, непроницаемость одного существа другим может представляться только телом (материей), движущимся независимо от движения других существ.

IV. И потому, как телесность и пространство, так и движение и время суть только условия возможности представления отделенности нашего духовного существа от всего остального, т. е. от не ограниченного, не телесного, не пространственного и не пвижущегося; не временного духовного существа.

V. И потому жизнь наша представляется нам жизнью пространственного тела, движущегося во

VI. Нам представляется, что наше тело, составляя одну часть бесконечного в пространстве телесного мира, происходя от родителей, предков, живших прежде нас в бесконечном времени, получает начало в утробе матери, рождается, растет, развивается, потом слабеет, сохнет и умирает, т. е. теряет свою прежнюю телесность, переходя в другую, перестает двигаться и — умирает.

VII. В действительности же истинную жизнь нашу составляет только сознание того духовного су-

щества, которое отделено от всего остального и заключено в пределы тела и движения.

VIII. Духовное существо это всегда равно само себе и не подлежит изменениям; нам же кажется, что оно растет и расширяется во времени, т. е. движется. Движутся же только пределы, в которых оно находится; нам это кажется так же, как кажется, что движется месяц, когда тучи бегут через

ІХ. Жизнь есть жизнь только тогда, когда проявляется сознание, когда из-за пределов выступает сознание. И оно всегда есть. Те промежутки отсутствия сознания, которые нам кажутся, нам кажутся только тогда, когда мы смотрим на движение пределов сознания в других существах. Когда же мы смотрим из себя, мы знаем, что сознание одно и не изменяется, не начинается и не кончается.

Х. Жизнь представляется сначала человеку материально-пространственной и движущейся, временной. Человек признает сначала своей жизнью те пределы, представляющиеся ему движущейся материей, которые отделяют его от всего, и полагает, что его жизнь материально пространственна и самодвижно-временна, и в движении этой материи во времени видит свою жизнь. В прекращении же движения этой материи он видит прекращение своей жизни.

ХІ. В этой уверенности человека поддерживает наблюдение над другими людьми, постоянно представляющимися ему материальными в пространстве и движущимися во времени. Наблюдение непрерывности движения материи в других существах заставляет человека думать, что и его жизнь непрерывно движется во времени, хотя внутренно он не только не испытывает этой непрерывности движения, но испытывает одно неподвижное, всегда равное себе сознание, которое только для внешнего наблюдения разделяется промежутками сна, сумасшествия, страстей, — в действительности же всегда одно.

XII. Так что люди приписывают два различных значения слову «жизнь». Одно значение есть понятие движущейся, отделенной от всего остального материи, признаваемой человеком собою, и второе —

неподвижное, всегда равное себе духовное существо, которое человек признает собою.

XIII. Понятия эти кажутся различными, но в сущности: это не два, а только одно понятие: понятие сознания себя духовным существом, заключенным в пределы. Признание жизнью пространственного и временного существования отделенного существа есть только недодуманность. Сознание себя отделенным от всего существом возможно только для духовного существа. И потому жизнь всегда есть жизнь духовного существа. Духовное же существо не может оыть ни пространственно, ни временно.

XIV. И потому признание всей жизнью материального временного существования человека есть ошибка мысли, есть признание части за целое, последствия за причину, — есть такая же ошибка мысли

как признание силою, движущею колесом мельницы, падающей струи воды, а не реки.

XV. Различие между признанием жизнью духовного неизменного начала, а не проявления его в тех пределах, в которых оно проявляется, всегда было делаемо всеми религиозными учителями. На этом разъяснении различия двух понятий жизни основано учение евангелия об истинной жизни: жизни духа и ложной жизни: жизни плотской, временной,

XVI. Разъяснение это очень важно потому, что из сознания того, что истинная жизнь заключается только в Духовном существе, вытекает все то, что называют добродетелью, и что дает наибольшее благо людям. Из этого сознания вытекает то, что составляет основу всех добродетелей: вытекает любовь, т. е. признание собою жизни всех существ мира.

XVII. Из этого же сознания, которое и есть не что иное, как то, что мы называем совестью, вытекает воздержание, бесстрашие, самоотвержение, потому что только при воздержании, бесстрашии, самоотвержении возможно исполнение основного требования сознания: признание собою других существ, т. е.

XVIII. Человек, познавший свою жизнь, подобен (кажется, так говорил Паскаль) человеку рабу, который вдруг узнает, что он царь.

### 100-томный Толстой

Целая программа академических, то есть исчерпывающе полных, изданий классиков русской литературы XVIII-XX веков принята в двух институтах — московском Институте мировой литературы им. А. М. Горького и ленинградском Институте русской литературы. Мы, наконец, вполне осознали, что для подлинного исследования, толкования нужно исчерпывающее знание. Сколько историко-литературных концепций строилось на зыбкой почве односторонних подходов!

И вот Толстой, новый Толстой, Зачем, почему? Ведь было 90 томов, выпущенных в 1928—1958 годах. Правда, теперь 90-томник стал даже не библиографической, а просто недоступной редкостью (выходил немыслимо малым тиражом — 5 тыс. экз.). Кроме того, он уже не устраивает нас, кажется недостаточным, хотя приходится по-прежнему УДИВЛЯТЬСЯ, КАКАЯ ГРАНДИОЗНАЯ ЗАдача — издать всего Толстого была тогда поставлена и как много сделано было за сравнительно короткий срок. Но рукописи Толстого не были напечатаны полностью, а то, что давалось, чаще всего дробилось на фрагменты применительно к окончательному тексту. Между тем в истории художественного слова важно не только оно само, но и окружающий контекст: движение образов, композиция, сюжет. Все это можно понять лишь в исчерпывающей публикации, построенной по хронологическому принципу и воссоздающей историю текста.

Существует много легенд о том, как работал Толстой. Например, в том, что Софья Андреевна семь раз переписывала «Войну и мир». На самом деле все было иначе: некоторые сцены переделывались по нескольку раз, другие — десятки раз. Все это читатель увидит, когда будут опубликованы все сохранившиеся рукописи: их в случае с «Войной и миром» (рукописей и корректур) — более 5 тысяч листов. Ска- повезло более всего. Серьезнейхотя нужно очень многим: филологлубоко интересующимся отечественной словесностью. Завершаюшееся сейчас 30-томное издание Ф. М. Достоевского завоевало авторитет во всем мире, потому что все напечатано полностью, включая черновые записи, наброски, фрагменты, подготовительные материалы. Допущена, пожалуй, лишь одна ошибка: одинаковый тираж для всех

С Толстым положение еще более CHOMPO, DAKOHNCER COADSHRIDGE SEликое множество. На 18 томов художественных произведений, куда войдет все оконченное и незавершенное автором, предполагается не менее 20 томов других редакций и вариантов. Естественно, что эти 18 основных и 20 дополнительных томов составят две серии, с разным тиражом, различными комментариями и т. п. Читатель вправе будет подписаться на одну из серий или на обе вместе.

Современная текстология требует проверки печатного текста по всем сохранившимся источникам. Это условие было соблюдено в 90-томнике весьма относительно. Прежде всего потому, что нужна слишком большая и трудоемкая работа. Рядом с образцами такого рода (например, подготовка Н. К. Гудзием текста повести «Крейцерова соната», пьесы «Власть тьмы», трактата «Так что же нам делать?») сорукописям не было вовсе: просто не успели... Случились даже такие казусы: «Война и мир» печаталась в составе 90-томника дважды — на рубеже 30-х и затем в конце 30-х годов, по разным прижизненным текстам!

Дневникам Толстого в 90-томнике

жут: это нужно не всем. Конечно, шие специалисты, под строгим наблюдением В. Г. Черткова, прочитыгам всех рангов, преподавателям, вали и комментировали их. Напечастудентам, да и просто читателям, тано все, даже то, что сам Толстой вымарал и не хотел видеть когданибудь опубликованным (резко отрицательные записи о жене и детях). Не воспроизводились только ругательные, нецензурные слова — как это принято в нашей стране, в отличие от современной мировой практики. Надеемся, что эта добрая традишия сохранится и в новом издании. Впрочем, в записных книжках молодого Толстого были оставлены за бортом его «хозяйственные» записи. Это было сделано напрасно: следует, конечно, напечатать полностью весь текст.

> Эпистолярное наследие громадно: за свою долгую жизнь он написал более 10 тысяч писем, а получил около 50 тысяч. Все. что удалось собрать, было напечатано, составив 31 том (59-89). Но за прошедшие 30 с лишним лет найдено немало нового. Например, благодаря сотрудничеству с американскими славистами (проект «Толстой и США») обнаружены неизвестные раньше письма Толстого к переводчице И. Хэпгуд, последователю его учения Э. Кросби, английскому биографу и переводчику Э. Мооду, архив которого теперь находится в США. Все это войдет в новое издание, где писем будет не менее 30 томов.

В Институте мировой литературы создана Толстовская группа под руководством К. Н. Ломунова, работа идет полным ходом, и можно надеяться, что не позднее 1994 года седствуют тома, где проверки по первые книги нового издания вый-

> Л. ОПУЛЬСКАЯ-ГРОМОВА, доктор филологических наук, зав. Отделом русской классической литературы ИМЛИ им. А. М. Горького.

Навернов, наши читатели обратили внимание, что уже второй номер в этом году имеет посвещение. А готовнысе еще в октвбре отметить бунинский юбилей, декабрьский же номер хотим посветить Ф. М. Достоевскому...

К сожвлению, духовное ладвине общества всегда начинается с утраты духовного родства, с лотери интереса к отечественным духовникам. Великие книги Пушкина, Толстого, Достоевского стали школьными учебниками, несколько утратив свое былое назначение как учебники жизни. Что, конечно, не-

Среди гигантов русской и мировой культуры, несомненно. особое место занимает Лек Николаевич Толстой Его имя. равно как и имена Пушкина, Достоевского, достаточно часто произносилось в последние семьдесят лет. Но это вовсе не предполагает, что нам открылось целиком, во всей полноте и

ясности величаншее художественное, философское, историческое наследие гениев. Наоборот, многое как раз скрывалось, многое не включвлось в полулерные, массовые издания. Мы узнавали только то, что нам считали необходимым сообщить. Телерь потихоньку скрытое становится доступным. И мы лосчители, что должны активно ломочь нашим читателям открыть Толстого.

Вместе с сотрудниками музея-усальбы «Ясная Поляна» и читателями нашего журнала — поклонниками Л. Н. Тоястого мы подготовили материалы, вошедшие в этот номер. Такие номера мы хотим сделать традиционными (каждый девятый номер), во всяком случае пока будет очевидной новизна толстовских публикаций. А лотому просим нвших читвтелей высказаться о номере этого года и активно, с вашей ломощью, начнем готовить новый, уже 1991 г.

Из редких материалов Л. Н. Толстого. Публикацию нам любезно предложил писатель, библиофил из Ленинграда



N H A P A H M

сергей толстой

Предлагаем вниманию издвтелей и читателей отрывок из новой книги «Дети Толстого», только что вышедшей в лариж ском издательстве «Перрэн». Ее автор — Сергей Михаилович Толстой, внук великого русского писателя. Книга написана на французском языке — Сергей Михайлович с двадцатых годов живет во Франции. Врач по образованию, С. М Толстой является президентом ассоциации «Друзья Толстого» в Париже.

В основе книги — лерелиске Льва Николаевича Толстого со своими детьми, личные воспоминанив ввтора, который лоддерживает тесные отношения со многими своими родствен-

Перевод гласы «Возвращение в Россию» осуществлен научным сотрудником музев-усвдьбы Л. Н. Толстого в Ясной Полвне Аллой Полосиной.

РЕДАКЦИИ OI

я вновь обред Россию, о которои никогда не переставал думать, в 1960 тоду. Весь мир в этом году отмечал 50-летнюю годовщину со дня смерти Толстого.

В Венеции на средства комитета «Культура и свобода» под покровительством графа Чиии был организован международный симпозиум. В нем приняли участие французские и иностранные писатели, советские уче-

Как генеральный секретарь Парижского медицинского общества, я, под предлогом изучения системы здравоохранения, вызвался сопровождать нашу делегацию на свою бывшую родину. Мы встречались с медицинскими работниками, знакомились с медицинским оборудованием и уровнем лечения, все это в целом нас глубоко разочаровало. Главной же целью моей поездки было побывать на родине, встретиться с родственниками и с двумя еще здравствующими секретарями моего

Я был взволнован до глубины души с самых первых минут моего пребывания в Москве. В старой гостинине «Метрополь», что неподалеку от Большого театра, я не спал всю ночь. Слишком много впечатлений, слишком много воспоминаний.

На следующий день я пошел пешком на Арбат, место жительства старой московской аристократии, который напоминал парижскии пригород Сен-Жермен, только Арбат был скромнее и очаровательнее. Арбат сильно изменился. Недоставало многих старых церквушек и ми ных часовен. Некоторые двух-трехэтажные дома, выкрашенные в зеленые и желтоватые тона, были еще целы, при домах сохранились просторные внутренние творики, тде когда-то размещались конюшни и даже VICHA.

Во времена молодости моей матери было принято сержать собственную корову, которую каждую осень пригоняли из деревни, в прежние времена не принято он по покупать молоко неизвестного происхождения. Каждое утро пастух свистел в рожок, собирал небольшое стадо и гнал его на пастбище на окраину го-

Я нашел улицу и дом, где мы жили, но не посмел переступить порог квартиры из страха стереть те первые воспоминания о спальне, в которой мы жили с братьями, Петей и Мишей.

Каждый вечер наша кормилица, няня, купала нас по очереди. Каждый раз я с удовольствием погружал деревянный термометр и целлулоидного лебедя в воду, чтобы наблюдать, как они внезапно выскакивают из мыльпои воды на поверхность, когда я отпускал их. После растирания жесткой перчаткой (этой процедуры мы очень боялись), нас укладывали в постель, накрывали красными, как наши тела, одеялами. А чашка липового чая с медом, который золотистой лентою лежал спиралью на дне чашки, довершала наше блаженство. Стоя на коленях перед маленькой иконой преподобпого Сергия, висящей в углу, перед которой горела красновато-коричневая с золотым отливом лампада, я читал «Отче наш» и молил своего святого вступиться перед Богом за меня и послать здоровья и счастья всем людям, особенно моим родителям, братьям и сестрам, которых я перечислял по именам. Няня тушила свет, и долгии день кончался. Мигающий свет лампады отражался на серебряном окладе иконы, освещая коричневый лик святого Сергия.

Пройдя мимо домов, где жили поэт Лермонтов и комнозитор Глазунов, я рискнул войти в дом, стоящий поблизости на Большои Молчановке, 20, это был дом моих деда и бабки по материнской линии. Этот особняк, купленный по случаю их свадьбы, состоял из двадцати комнат, расположенных вокруг большой столовой, высотой в два этажа, освещавшейся через стеклянный потолок, на котором трепыхались разноцветные воздушные шары, которые мы выпускали, возвращаясь с прогулки. Обеденный стол, за которым могло разместиться тридцать человек, один раз в неделю выносили из столовой, для уроков танцев.

Бывший танцовщик из Большого театра приходил нас учить танцевать польку, вальс и мазурку.

В этом зале устанавливалась новогодняя елка. Перед тие ваши солдаты, те, которых не убили в сражении, тем как ее зажечь, нас отправляли в соседнюю комнату, обитую голубым шелком, где стояла мебель из карельской березы. По случаю праздников мальчиков наряжали в русские блузы или матроски, девочкам надевали кисейные платья, а в косы им заплетали разноцветные ленты, и мы ждали лихорадочно перед дверью с двойными створками. Наконец, дверь открывалась, раздавалась музыка, и чувство восторга охватывало нас перед елкой, достающей макушкой до потолка, сияющей сотнями огней, украшенной разноцветными гирлиндами, множеством мешочков с финиками, изюмом, конфетами, печеньем всех сортов, папильотками, хлопушками с сюрпризом. Под блистающей елкой стоял дед Мороз, подзывал нас по очереди и раздавал подарки. некоторым с особыми символическими знаками.

Дом был неузнаваем, в состоянии полного упадка, обои свисали клоками, комнаты перегорожены продырявленными перегородками или ширмами; в доме жило несколько семей. Из комнат выглядывали старушки и какой-то бледный юноша с лицом, искаженным тиком. «Да, это был дом Глебовых... Видно, важные были люли. К ним несколько раз приезжал царь». Народная молва идеализирует прошлое, особенно, если настоящее беспросветно. Это была полуправда, не царь приезжал, а его дядя, великий книзь Сергей Александрович, друг моей бабушки, губернатор Москвы, в самом деле не раз к ней приезжал.

Зато дом Толстых, превращенный в музей, остался неизменным. Все вещи стояли на прежних местах, как будто семья только вчера покинула дом. В столовой был накрыт стол, а в спальиях убраны постели. Ученические тетради моего отца лежали на столе, и его студенческий мундир висел в шкафу. На письменном столе деда около чернильницы лежала ручка; она как будто отдыхала от руки Толстого, от писания бесчисленных страниц неразборчивым почерком,

Через несколько дней мы были в Ясной Поляне. Дом Толстого производил то же впечатление, что и московский — недавнего присутствия семьи. Мебель, двадцать тысяч книг, картины, семейные реликвии — свидетели жизни нескольких поколений нашего семейства, все было на прежних местах и сохранялось благодаря персоналу Ясной Поляны, ставшей музеем после Революции, и благодаря старанию моеи двоюродной сестры Софьи Толстой, вдовы поэта Сергея Есенина, которой удалось в начале войны все, что возможно, перевести за Урал. Инициатива более, чем удачная, так как немцы. оккупировавшие музеи-усадьбу, за две недели все разграбили. (На самом деле Ясная Поляна была оккупирована немцами в течение 45 дней. — Прим. переводчика.)

Больше всего в жизни я боялся тогда услышать об оккупации Яснои Поляны, и все же я услышал об этом по радио в 1941 году. Странные сюрпризы готовит нам иногда случай. Через несколько лет после войны я встретил командира немецкого полка, который оккупировал Ясную Поляну. В тот год я был в гостях у своих друзей князя Павла Меттерниха и его жены Татьяны, урожденной Васильчиковой, в замке Иоханнисберг, принадлежавшем когда-то знаменитому канцлеру. Во время обеда, на котором присутствовали видные политические деятели и промышленики из Западнои Европы. местные аристократы, один из гостей, граф, имя которого я сейчас не помню, настанвал на знакомстве со мной, хотел рассказать о своем пребывании в Ясной Поляне с полком, которым он командовал. Он гово ил об очаровании нашего имения, о поражении немецкой армии под Тулой, расположенной в пятнадцати километрах от Ясной Поляны. «Около двадцати моих бравых soldaren погибли в боях под Тулой, - добавил он с грустью. - Я приказал похоронить их в имении. Знаете, ваше имение очень красиво и поэтично»... Я стал бледным как полотно, комок застрял в горле. «Хотел бы добавить несколько слов, - проговорил я с трудом. - Известмедленно перезахоронили тела ваших бравых солдат в

они перед отступлением подожгли наш дом по вашему приказу. Благодаря крестьянам, которых вы не успели повесить за время оккупации, пожар был потушен. Прощайте, я надеюсь, мы с вами больше никогда не уви-

Возвращение в дом наших предков после сорока пяти лет отсутствия было чрезвычайно волнующим, но роль гида, которую я должен был исполнять для своих коллег врачей, приехавших со мной, немного сгладила волнение. Я снова увидел, как и в былые времена, в большом зале самовар, царящий на накрытом обеденном столе: портреты предков, которые так интриговали меня в детстве, висели на своих прежних местах. В спальне моеи бабушки, в правом углу ее просторнои комнаты, висела большая икона Христа Спасителя, доставшаяся ей в наследство от бабушки Льва, урожденной княгини Горчаковой, там же стоял секретер, над которым она в течение стольких лет до глубокой ночи после многочисленных забот дня склоиялась, расшифровывая и переписывая своим аккуратным и четким почерком тысячи страниц своего мужа...

Выбор книг в рабочем кабинете, конечно, не случаен. Лев Толстои продолжал искать в них ответы на вопросы, которые он задал себе в юности, о смысле жизни и как сделать всех людей счастливыми.

Любя до бесконечности русский народ, особенно крестьян, он находил в постовицах вершину русской народной мудрости. «Чтобы понять жизнь, — писал он, — я должен понять жизнь простого трудового народа». Учение Генри Джорджа, все сочинения которого он прочел, включая «Прогресс и бедность», было, по мнению Толстого. единственной возможностью уничтожить социальное неравенство через введение единого налога на земельную собственность. В «Опытах» Монтеня он ценил прежде всето то, что ему самому было близко: познание самого себя, возвышенное чувство, которое проходит через все творчество этого мыслителя, чувство родины. Монтень писал: «До глубины души любя Францию, я уважаю всех людей и обнимаю поляка так же, как и француза». Наконец, слова Монтеня «философствовать — это значит учиться умирать» были особенно близки Толстому.

Шопентауэр интересовал Толстого всю жизнь. Заканчивая «Войну и мир», в эпилоге (существует 42 варианта эпилога) он ссылается на работу немецкого философа «Мир как воля и представление», чтобы поразмышлять о принципе свободы воли в области истории. Кант и Шопенгауэр отрицали свободу человека, допуская свободу его воли. Для Толстого, наоборот, «выражение воли исторических личностей» существует в зависимости от случайности событий внешнего мира. Интерес Шопенгауэра к восточным философам сближает его с Толстым, но Толстому был чужд пессимизм восточных философов, которые не знали другого убежища для человека, как нирвана философов Индии. Толстой, наоборот, верил в человека. Он считал, что самосовершенствование и любовь к ближнему - основа всех великих религий и основа проповедей всех пророков, начиная с Будды, в противовес всем политическим доктринам, — было единственным выходом для человечества. Натура глубоко религиозная, но освобожденная от мистицизма, Толстой, в письме толстовцу Соколову, отбывавшему срок в тюрьме за свои взгляды, писал в июне 1909 года, что признает за Шопенгауэром заслугу понять разумом смысл жизни и отбросить все выдумки и отклонения всех религий. И все-таки, по мнению Толстого, христианская религия, освобожденная от мистики, позволяет ближе, чем какая-либо религия, приблизиться к Богу, а значит, к

В связи с вышесказанным интересно отметить, что последней книгой, которую Толстои перечитывал, были «Братья Карамазовы»: книга осталась открыта на главе, которая называется «О аде и адском огне, рассужде-

Отношение Толстого к Достоевскому, с которым он ни но ли вам, что крестьяне после вашего отступления неся «Записками из мертвого дома», но критиковал стиль общей могиле, так как они оскверняли это место? А дру- и особенно коицепцию персонажей его романов, считая

В главе «О аде и адском огне» Достоевский излагает размышления старца Зосимы о том, что человек рожден для деятельной любви и для превращения жизни своей в подвиг любви.

Я далек от претензии разгадать мысли Толстого, рожденные чтением этих мистических и пророческих строк о страданиях в аду грешников, особенно гордецов, которые познали всё за свою земную жизиь, ио никогда не могли любить. Что значит Бог для Толстого? Об этом ои говорит постоянно. Бог — это любовь? А ад? Может быть, неспособность любить?

Всю свою жизнь Толстой боролся между порывами своего великодушного сердца и императивами разума. Осозиавая глубину своего ума и знаний, власть своей мысли, он часто жил в суете между искушениями гордости и искреиним смирением и жаждой любви.

Николай Пузин, хранитель дома-музея, счастливо сочетающий в себе увлеченность Толстым и глубокое знание его жизни и творчества, проводил нас по размытым дождем дорожкам парка к могиле моего деда. Он оставил меня там одного. Мысли и воспоминания нахлынули на меня. Что стало с поисками Толстым справедливости, любви и братства? «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете... Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? - восклицает Толстой в рассказе «Набег», который он написал на Кавказе. Этот вопрос до сих пор остается без ответа. После смерти Толстого мир пережил две мировые воины, не считая других малых войи, произошли революции, холодно проводилась политика геноцида, людей истребляли в концлагерях, ненависть и насилие не уменьшились. Неужели призыв Толстого (он ведь только повторил еще раз призывы Буллы и Инсуса Христа) останется напрасным? Неужели «зеленая палочка», тайна счастья человеческого, никогда не отыщется?

Погружениый в свои мысли, я медленно пошел по дороге к дому-музею и увидел, что мне навстречу идет пожилой человек, подойдя, ои спросил меия, правда ли я внук Льва Толстого? Он очень искренне обрадовался, когда я подтвердил это. Он рассказал мне. что очень болен и, предчувствуя близкую смерть, в последний раз пришел остаться наедине со своими мыслями на могилу Толстого. За последнее время родилась удивительная традиция: молодожены после регистрации брака приезжают в Ясную Поляну. Они торжественио идут с мыслями.

С тех пор, как паломники новых времен, я много раз приходнл к этому простому холмику, покрытому летом цветами, а зимой еловыми ветками. Было ли это летом в тени дрожащей листвы, окруженной тучами комаров, или холодиым и прозрачным зимним утром, когда удивительная тишина нарушается треском деревьев, согнувшихся под тяжестью снежных шапок, я испытывал глубокое волнение.

Перед отъездом в Москву я побывал на деревенском кладбище, где покоятся те, чьи портреты я видел в доме Толстого; кладбище находится около церкви XVII века, которая описана Толстым в «Утре помещика» и в «Воскресении». Эта церковь одна из немногих действующих в округе. Приятного вида молодой священник проводил меня к могилам, он меня уверил, что каждый день молится за упокой души моих усопших родственимков На клалбише похоронены первые владельцы Ясной Поляны, устарелые эпитафии на их могилах полустерлись от времени, священник показал мне могилу деда Толстого, князя Волконского и усыпальницу родителей моего дела. Рядом с церковью могилы братьев Толстого, Сергея и Дмитрия, его теток Туанетты, Полины и Алины. На надгробиом камне Алины можно прочесть трогательную эпитафию в стихах, сочиненную ее племянииком Львом в 13 лет. Моя бабушка похоронена рядом со своей сестрой Татьяной, Наташей из «Войны

и мира». В этом тихом поэтическом убежище старой России покоится прах детей и внуков Толстого, их слуг и крепостных крестьян. Как обычно в таких местах, я думал о жизни и смерти, о вечности и нашем эфемерном пребывании на этом свете, о далекои эпохе, когда те, кто покоится здесь, были живыми. Идея написать книгу «Толстой и Толстые», опубликованную в 1980 году, первый раз пришла мне в голову здесь. Я вспомиил о своих родителях, похороненных в чужой земле. Как относительно время! Мне кажется, что эпоха моего деда была ближе к той, которую он описал в «Войне и мире», хотя она и отдалена на сотию лет от дия его смерти, чем время моего детства по отношению к современной эпохе. Из-за насыщенности нашего века великими историческими событиями эпоха дореволюционной России невозвратима и кажется такой же далекой, как эпоха до 1789 года во Франции или даже эпоха античной Грецин, настолько образ жизии и новые нравы радикально переделали мир, особенно Россию старых времен. Однажды во время одной из первых монх поездок в СССР я в беседе упомянул имя Керенского, с которым я был лично знаком, и он еще был жив: удивление, выразившееся на лицах моих собеседников, можно было сравнить с тем же, которое мог выказать француз, если бы я ему сообщил, что накануне я обедал с Мирабо.

Вернувшись в Москву, я пошел в гости к Николаю Гусеву. Он принял меня во внутренией пристройке музея в Москве, в бывшем особняке Лопухиных. Он автор многочислениых биографических работ о Толстом, неисчерпаемом источнике для биографов писателя. Он был в числе семиадцати русских ученых, приглашенных иа международный симпозиум в Венецию. Как и пятнадцати другим специалистам, Гусеву отказали в визе. На открытии симпозиума я прочел его сообщение, в котором Гусев утверждал, что генни, подобные Толстому, рождаются один или два раза в век.

Наполовину слепой и глухой, он сохранил светлыи ум. Он мне рассказывал о стремлении Толстого к совершенству в работе, который семнадцать раз переделывал одну строчку в описании виешности Катюши Масловой, героини романа «Воскресение» и двести одии раз переделывал две страницы одной философской статьи. «Геий — это терпение», — писал Бюффон.

Я встретил в его просторной квартире музыканта Гольденвейзера, его игру на рояле любил слушать Толстой. Профессор консерватории, Гольденвейзер производил впечатление человека, жизнь которого прошла безмятежно. Он мие показал чернильницу и ручку Толстого. В своей кииге «Вокруг Толстого» он выставил мою бабушку в совершенно неприглядном виде.

Встреча с Николаем Родионовым была куда более приятиой. Он нас пригласил к своей знакомой, вдове писателя Пришвина, у которой мы провели очень интересиый и приятный вечер. Родионов был другом дяди Сережи, он был одным из редакторов знаменитого юбилейного издания собрания сочинений Толстого в 90 томах. С 1937 года я раз в год получал по тому юбилейного издания, ио с 50-х годов пересылка прекратилась. Родионов объяснил мне причины. Во время войны, несмотря на суровые условия, подготовка томов продолжалась. Во время блокады Ленинграда подготовленные к печати тома перевозили по ледяной дороге через Ладогу. Когда последние тома были готовы, цеизурный комитет запретил их печатать.

 Знаете, — сказали Родионову, — Толстой слишком много говорит о Боге. У него есть даже высказываине о коммунизме, которое не совпадает с генеральной линией партии, и лучше это изъять или по крайней мере изменить.

— Тексты Толстого менять нельзя, — ответил Родионов, — это даже не вопрос.

 Если откажетесь, мы прекратим печатание оставнихся томов.

Отчаявшись, Родионов не мог найти выхода из тупика. И тут один из его друзей вспомнил, что в одной из своих речей Ленин, восхищаясь романами Толстого, провозгласил, что печатать произведения Льва Николаевича нужно целиком, не пропуская ни одной запятой. Газету, где был

опубликован этот текст, удалось разыскать в библиотеке имени Ленина. Со статьи сделали фотокопию, которую представили авторитетным инстанциям. Слово Ленина для них было священным, и разрешение было получено. Но тираж собрания сочинений Толстого был лимитирован и предназначался только для библиотек и исследователей творчества писателя. А значит, эти произведения стали недоступны широкой публике, что и иужно было цензуре.

Пока мы беседовали и пили чай, мадам Пришвина угощала нас пирогами и вареньем, которое мне очень понравилось. Когда я уходил, она вручила мне два горшочка с вареньем. «Берите, берите, я знаю, во Фраиции такого нет», — говорила она с улыбкой.

Во второй раз я приехал в Ясную Поляну с женой и двумя детьми летом 1967 года, и нас поселили в прекрасном здании начала XVIII века, в доме Волконского, похожем на въездные башии, построениые в то же время. Дом, видимо, принадлежал первым владельцам Ясиой Поляны до князя Волкоиского, при котором началось строительство других построек в имении. В доме Волкоиского была ковровая фабрика, а потом, при Толстом, дом использовали для хозяйства. А после револющии в доме Волконского разместилась дирекция и сотрудники музея.

Мы заняли две маленькие комнаты, приготовленные для очень важных персон. Обедали мы в ресторане, иедалеко от башен, или сами готовили еду на маленькой электроплитке.

Крестьяне из деревни Ясная Поляна, узнав о иас, предлагали нам овощи со своих огородов и подробно рассказывали, как лучше дойти до их домов.

Некоторые сами приносили нам сметану, картофель, землянику. Пожилые вспоминали о моем семействе, расспрашивали о новостях, рассказывали о тетке Александре. Они вспоминали ее доброту, веселость, ее громкий смех во время катания на коньках на большом пруду. Сын кучера, Алеша-пчеловод, ковыляя на деревянной ноге (он потерял ногу на фронте), принес нам золотистого сотового меда. Деревенские дети подружились с моими детьми. Один из них был Зябрев. Он был потомок кормилицы моего деда, я рассказал об этом своему девятилетнему сыну Сергею, и он стал называть нового друга «мой молочный брат».

Я был очень рад вновь увидеть Колю Пузина, хранителя дома-музея, он проводил нас в дом. Несколько туристов в надежде попасть в музей, опередив сотню других, ждали, когда откроются двери дома.

Пузин проводил нас в дом, закрыл на ключ дверь зала, снял веревки, которые в музеях отгораживают экспонаты от посетителей, и сказал:

— Садитесь, куда хотите, забудьте все, что с вами в жизни было, и представьте себе, что вы снова у себя лома.

Мои глаза наполнились слезами. Безумиая мысль пришла мне в голову. А если Ясная Поляна на самом деле могла бы мне принадлежать? В противовес обычаям прошлых времен имение Ясная Поляна доставалось всегда по наследству самому младшему в семье. Сначала имение получил мой дед, потом Ваничка, его последний сын. После его смерти мой отец был самым младшим в семье. А потом пришел бы и мой черед.

В конюшне, напротив дома Волконского, стояло полдюжины лошадей и пролетка, в которой темной ноябрьской иочью Толстой навсегда покинул Ясную Поляну. Конюх Гаврила Цветков предложил нам совершить прогулку в лес. На следующий день перед домом Волкоиского остановился шарабанчик, которым давно никто не пользовался, и в него запрягли рысака Волнушку. Я спросил у Гаврилы его отчество, он ответил мне, широко улыбаясь: «Называнте меня без отчества, Гаврюшка, я ваш». Мы въехали в лес, потом по дороге, среди цветущих лугов вдоль березовой рощи, посаженной моим дедом, доехали до Воронки, там купались дети. Проехали и через деревню, в единственной бакалейной лавке купить было нечего. Жители деревии смотрели на нас с доброжелательным и забавным любопытством. Восседая на козлах, Гаврюшка гордо кричал: «Не видите

вы что ли, я привез наших молодых графов?» Я подружился с этим шутником. Он расспрашивал меня о жизни во Франции, а когда я его спросил, как он живет, он уклонился от ответа и стал говорить о космонавтах, расхваливая их заслуги. Крестьяне, во имя которых была совершена Октябрьская революция, так и не дождались обещанного процветания. Его изба, куда он меня привел, предстввляла собой картину полного запустения. Перед отъездом мы ему отдали все излишки нашей одежды.

Вечером, на закате солица, после отъезда туристов, я пошел одии прогуляться по лесу. Возвращаясь, я подошел в дому Толстого, так захотелось нарвать роз, которые с любовью выращивала моя бабушка, их запах показался мне ни с чем не сравнимым.

В день отъезда сотрудники музея и народ из деревни пришли проститься с нами и пожелать скорого возврашения. Многие плакали.

Директор подарил нам целый ящик ясиополянских яблок, вкуса которых я никогда не забывал с детства. Яблоки мы оставили московским родственникам, для них они были тоже дорогой редкостью.

В 1978 году я был приглашен на празднование 150-летиего юбилея со дня рождения Толстого, отмечавшегося в России особенно широко: в школах читались лекции о Толстом, а больших городах проводились научные конференции, в кинотеатрах демоистрировались фильмы по произведениям Толстого, в театре ставились пьесы Толстого, увеличился поток почитателей Толстого в Ясную Поляну, в толстовские музеи в Москве и Астапове. В Москве открылась выставка дочери Толстого Татьяны.

«Общество друзей Толстого» в Париже, президентом которого я являюсь, а должность почетного президента принял на себя г-н Жискар д'Эстеи, при поддержке префекта Мориса Роша, подготовило различные мероприятия: торжественное заседание в актовом зале Сорбониы закончилось концертом, оркестр де Пари исполнял любимые сочинения Толстого, прошли коиференции, в Институте изучения славянских языков открылась выставка; на доме 206 на улице Риволи, где Толстой жил в 1857 году, была установлена мемориальчая доска; прошел фестиваль фильмов по произведениям Толстого, иекоторые были поставлены до первой мировой воины, например, «Война и мир» — первый полнометражный фильм в истории кино.

В Москве 8 сентября, накануне дня рождения моего деда, открылось торжественное заседание в Большом театре, на котором были я, мои двоюродные братья и многочисленные потомки, приехавшие из Швеции.

Марков, первый секретарь правления Союза писателей, открыл заседание высокопариой речью: «Празднование 150-летнего юбилея этого гениального писателя, как вешнее половодье, охватило всю страну... Подвиг Толстого бессмертен, любовь к нему неохватна...»

И в самом деле, любовь к Пушкину и Толстому в Россни стала национальной особенностью русского характера. Когда я пришел в Большой театр, служащая раздевалки, узнав, что я внук Толстого, к моему великому смущению, поцеловала мне руку. Советская власть, заменив общечеловеческие исторические ценности России на свои коммунистические идеалы, пытается перекроить Толстого на свои лад. Так, выступавший после Маркова Бердников, директор Института мировой литературы, не преминул напомнить пророчество Ленина: «Вспомним: всего лишь около 70 лет назад В. И. Ленин писал о том, что творения Толстого знакомы лишь меньшинству русского народа. Ленин был убежден, что с таким положением может покончить лишь социалистическая революция. Наследие Толстого стало теперь неотъемлемой частью духовной жизни всех народов СССР». Толстого нет, и славословие его может происходить при полном единодушии,

Я глубоко убежден, что Толстой горячо критиковал бы нынешний социалистический строй, так же как когдато царизм. Однако царский режим ие посмел применить против Толстого ни одизй саикции. А если бы Толстой дожил до коммунизма, вряд ли он благодушио благословил бы и этот строй.

#### ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

# **КРЕДО**плюралистов

# ВРЕМЯ

Идеи. Диалоги. Поиски.



Александр Солженицын. Октябрь 1987 г. Фото из журиала «Штери».

Сегодия мы прочитали прозу Александра Солженицына. В нашу жизнь вошли образы Ивана Денисовича и Матреиы, Глеба Нержина и Павла Русенова. Вечным памятником всем погибшим в лихие годы стал «Архипелаг ГУЛАГ». Истинная история XX века приходит к нам с «Красным колесом».

Кредо Солженицына — это великая любовь к России. Это - боль за ее незаживающие раны. Это надежда на возрождение. Его, твор-MECTRO R FRANKY REGED MMDA BOCCYAнавливает традиции классической русской литературы. Как пишет Жорж Нива, «Солженицын раскрыл нам глаза, наглухо зашитые идеологией». Но Солженицыи-художник и Солженицынмыслитель неотделимы друг от друга. продолжают, дололняют друг друга. И потому, время от времени Александо Солженицын откладывает свое перо прозанка... В своей борьбе с «клеветниками России» он не одинок. Также страстно и откровению лишут и писали Роман Гуль и Сергей Оболенский. Леонид Леонов и Игорь Шафаревич, Зинаида Шаховская и Валентин

Публицистики Солженицыиа боятся не только враги России. Ее боятся восторженные эстеты и либеральстаующие интеллигенты, боятся нынешние прорабы перестроек, выступающие в роли самозваных учитепей «темного народа». Им тоже адресованы гневные строки «Наших плюралистов». Наряду с «Русофобией» И. Шафаревича, «Раздумьями у старого камня» Л. Леонова, статья А. Солженицына «Наши плюралисты» еще из того далекого 1982 года, когда она была написана, несет в наше сегодняшиее «раскаленное время» свой пророческий смысл. Это глоток спасительной воды народу в нынешней лустыне безверия. Обществу крайне необходимо вовремя услышать столь потребные сегодня всеосмысляющие слова великого патриота России. Прислушаемся к ним:

«Шесть лет не читал я ни сборников их, ни памфлетов, ни журналов, котя редкая там статья не заострялась также и даже особенно против меня. Я работал в отдалении, не обязанный нигде, ни с кем из них встречаться, знакомиться, разговаривать. Занятый Узлами, я эти годы продремал все их нападки и всю их полемику. Уже загалдели все печатное пространство, уже измазали меня в две дюжины мазутных кистей, уже за меня в одной новозмигрантской газете удивлялись: да что ж я вовсе не отбиваюсь? да меня не бьет только ленивый, меня бить легче нет, сношу все удары. Да можно узреть и такое гнездышко, где мечтали бы, чтоб я с ними сцепился, повысил бы им цену, а без этого хиреют на глазах, захлебнулись в собственном яде. И если б касалось только меня, то без затруднения прожил бы я так и еще двенадцать, и умер бы, так и не прочтя, что ж они там понаписали.

Но нет, облыгают — народ, лишенный гласности, права читать и права отвечать. Пришлось-таки взяться, непривычная, несоразмерная работа: доставать и читать эти самосознания, противостояния, альтернативы, новые правые, старые левые, и не везде даже синтаксический уровень. Вот сейчас в первый раз прочитал их, кончивши три Узпа, — сразу посвежу и пишу.

О ком я собрался тут — большей частью выехали, иные остались, одни были участники привилегированного коммунистического существования, а кто отведал и лагерей Объединяет их уже довольно длительное общественное движение, напряженное к прошлому и будущему нашей страны, которое не имеет общего названия, но среди своих идеологических признаков чаще и охотнее всего выделяет «плюрализм». Следуя тому, называю и я их плюралистами.

«Плюрализм» они считают как бы высшим достижением истории, высшим благом мысли и высшим качеством нынешней западной жизни. Принцип этот они нередко формулируют: «как можно больше разных миений», — и главное, чтобы никто серьезно не настаивал на истинности своего.

Но может ли плюрализм фигурировать отдельным принципом и притом среди высших? Странно, чтобы простое множественное число возвысилось в такой сан. Плюрализм может быть лишь напоминанием о множестве форм, да, охотно признаем, — однако же цельного движения человечества? Во всех науках строгих, то есть опертых на математику, — истина одна, и этот всеобщий естественный порядок никого не оскорбляет. Если истина вдруг двоится, как в некоторых областях новейшей физики. то это — оттоки одной реки, они друг друга лишь поддерживают и утверживают, так и понимается всеми. А множественность истин в общественных науках есть показатель нашего несовершенства, а вовсе не нашего избыточного богатства. и зачем из этого несовершенства делать культ «плюрализма»? Однажды, в отклик на мою гарвардскую речь, было напечатано в «Вашингтон пост» такое письмо американца: «Трудно поверить, чтобы разнообразие само по себе было высшей целью человечества. Уважение к разнообразию бессмысленно, если разнообразие не помогает нам достичь высшей цели».

Да, разнообразие — это краски жизни, и мы их жаждем, и без того не мыслим. Но если разнообразие становится высшим принципом, тогда невозможны никакие общечеловеческие ценности, а применять свои ценности при оценке чужих суждений есть невежество и насилие. Если не существует правоты и неправоты — то какие удерживающие связи остаются на человеке? Если не существует универсальной основы, то не может быть и морали. «Плюрализм» как принцип

деградирует к равиодушию, к потере всякой глубины, растекается в релятивизм, в бессмыслицу, в плюрализм заблуждений и лжей. Остается — кокетничать мнениями, ничего не высказывая убежденно: и неприлично, когда кто-иибудь слишком уверен в своей правоте. Так люди и запутаются как в лесу. Чем и парализован беззащитно нынешний западный мир: потерею различий между положениями истииными и ложными, между несомненным Добром и несомненным Злом, центробежным разбродом. энтропией мысли — «побольше разных, лишь бы разных!». Но сто мулов, тянущих в разные стороны, не производят никакого движения.

А истина, а правда во всем мировом течении одна — Божья, и все-то мы, кто и неосознанио, жаждем именно к ней приблизиться, прикоснуться. Миогоразличие мнений имеет смысл, если прежде всего, сравнением, искать свои ошибки и отказываться от них. Искать истинные взгляды на вещи, приближаться к Божьей истине, а не просто набирать как можно больше «разных».

Однако я не настаиваю, что правильно выбрал термин. Будем пользоваться им как рабочим. Зато — какое духовное пиршество нас ждет! Как изумимся мы сейчас бесчисленным переливам плюралистической мысли, бескрайнему спектру!

Увы, доглядясь: даже в иных западных странах сегодня «плюрализм» остается скорее лишь лозунгом, чем делом. Современное западное образованное общество (а оно-то и диктует) — на самом деле мало терпимо, и даже особенно — к общей критике себя, все оно — в жестком русле общеприиятого направления; правда, для обуздания противящихся действует не дубиной, а клеветой и зажимом через финансовую власть. И подите пробейтесь через клубок предвзятостей и перекосов в какойнибудь сверкающей центральной американской газете.

С удивлением видим, что таковы и первые крепнущие шажки плюралистов наших: «Проповедывать демократиям о вреде демократий дело неблагодарное». Справедливо изволили заметить. Но - тоталитаризму о вреде тоталитаризма тем более не напроповедуещься, тогда разрешите узнать, чем демократия вдумчивей и объективней? Странно, вот уже несколько лет ширяет крыльями на Западе наш ничем не стесненный плюрализм (уж ни на кого не кивнешь, что не дали «самовыразиться») — и где же вереница его освежающих спасительных открытий? Всего лишь несколько поверхностно-пленочных, да еще и наследованных убеждений. И первейшее из них — о русской истории. Разумеется — «в целом», в самой общей сводке, а не в конкретном

Когда я попал в Швейцарию и услышал от тамошних радикалов (есть и там радикалы, а как же?). что «это у вас такой плохой социализм, а у нас будет хороший». я изумился, но и снисходительно: сытые, неразвитые умы, вы ж еще не испытали на себе всей этой мерзости! Но вот приезжают на Запад «живые свидетели» из СССР, и вместо распутывания западных предрассудков — вдруг начинают облыжно валить коммунизм на проклвтую Россию и на проклятый русский народ. Тем усугубляя и западное ослепление, и западную беспомощность против коммунизма. И здесь-то и лежит вся растрава между нами.

И поразительно: разные уровни развития, разные возрасты, разная самостоятельность мысли, а все — в единую оглушающую дуду: против России! Как сговорились.

«Марксистская опричнина частный случай российской опричнины». — «Сталииское варварство - прямое продолжение варварства России». - «Царизм и коммунизм - один и тот же противник.» — «Все перешло в руки деспотизма не в 1917, а в 1689» (по другому варианту — в 1564). — «Русский мессианизм под псевдонимом марксизма.» — «Разделение русской истории на дооктябрьскую и послеоктябрьскую — под сомнением...» — «Коммунизм — идеологическая рационализация русской империалистической политики. более универсальная, чем славянофильство или православие.» - «Нет изменения в русской политике с 1917 года.» — «Преувеличенное отношение к октябрьскому перевороту:... уничтожение первоначальной модели (революции), возврат русской истории на круги своя.» --«Семена социализма погибли в русской почве.» (Тут соглашусь: почва оказалась для социализма крепенькая, пришлось киркой добавлять.) — «Как до революции господствовало зло и подавлялось добро, так и после революции.» — «Между царизмом и советизмом прямая преемственность в угнетении», «качественное сход-

Господа, опомнитесь! В своем недоброжелательстве к России какой же вздор вы несете Западу? зачем же вы его дурачите? Не было ЧК. не было ГУЛАГа, массового захвата невинных, ни системы всеобщей присяги лжи, проработок, отречений от родителей, наказаний за родство, люди свободно избирали вид занятий, и труд их был оплачен, городские жены не работали, один отец кормил семью в 5 и 7 детей. жители свободно переезжали с места на место, и, самое дорогое. в эмиграцию тотчас, кто хотел. -и философ нам говорит, что тут качественное сходство?»

Одним из первых обратил внимание Александр Солженицын на подмену понятий «нашими плюралистами». Всю

Гонорар за статью перечислен в фонд восстановления храма Христа Спасителя.

критику советского строя они лереносят на русский народ. Все недостатки объясняют рабской душой славянина. Ради этого идут на любые передержки, переписывают историю вдоль и поперек. Когда Татьяна Иванова на страницах «Огонька» объясняет сталинизм — послушиостью, смирением русского народа, когда Татьяна Шербина на страницах «Даугавы» объявляет всех русских — сумасшедшими и требует, что русский народ должен быть уничтожен, когда Борис Парамонов по радио «Свобода», нынешнему филиалу леволиберальной советской прессы, призывает «русского человека выбить из традиции» — они лишь дополнительно иллюстрируют мысль, высказанную в 1982 году Александром Солженицы-

Читатель, когда сегодня, в девяностом году, ты постоянно встречаешь в «Огоньке», в «Московских новостях». «Известиях» и «Юности» тотальное отрицание отечественной культуры, отечественной науки, когда по телевидению уже шельмуют К. Станиславского — сталиниста, великого ученого Павлова — сталиниста, Столыпина по-прежнему «вешателя» в глазах В. Коротича, бездарных генералов. «непомерно раздутых» писателей-лочвенников, всломни о природе этой русофобии, проанализированной в статье Александра Солженицына. Всете же приемы, ничего нового. От церкви до армии, от литературы до космических исследований — все едино все — сомнительно:

«Христианство — это путь, не испытанный Россией.» — «Религиозность русского народа и в прошлом была сомнительной.» (Цитаты из разных, из разных, я чаще не указываю кто, однако на полях рукописи помечаю — книгу, журнал, страницу.) — «Русское православие столь же поверхностно, как и русский марксизм.» — «Религия, которую как будто исповедует русский народ» (вернулись к Белинскому). — «Совесть... у нас постоянно находилась на положении пасынка.» (Прочистим уши: это о России? Да где же шире жило покаяние, и на людях? Или, при всеобщем отвращении к судебной волоките, купеческая и ремесленная деятельность по устному слову, а не по письменному договору — много ли такого в Европе? Да даже это проникало и в государственные документы (Екатерина, 1778): купцам платить налог 1% «с капитала, объявленного по совести». Но в народные свойства не погружается глаз их.) Даже: «духовная структура» русских унаследована от монголов, «она застойна, неспособна к развитию и прогрессу» (понимать: унтерменши? безнадежная раса?). «Страна Иванов и Емель.» — «Грузин Сталин больше всех приближается к русскому идеалу.» — «Жандарм Европы Суворов, реакционер Кутузов» (протереть глаза: воскрес Покровский? так же учили в 20-е годы). И на каждом шагу у самых разных: «гениальный маркиз де-Кюстин»... «великолепная книга маркиза де-Кюстина» (это - хором, нашли себе достойного учителя-туриста, отчего тогда не Теофила Готье?). — «Была ли Россия тюрьмой народов? У кого достанет совести это отрицать?» А у кого достало совести эту ленинскую мерзость повторять? У Шрагина.

С большой легкостью рассуждает он (они) о любом веке русской истории — то из XIII века, тут же держи из XVII, да откуда же такая эрудиция крылатая? Да разве можно хотя бы по русской истории знать все века уверенно и равномерно? У меня вот, слабака, вся жизнь ушла на один 1917 год. А секрет прост, доглядитесь в сноски: Шрагин не затрудняет себя чтением источников, он цитаты выдергивает вторичные, из уже нахватанных кем-то обзоров, да все ревдемократов или радикалов, а уж как они там отбирали? — совесть-то у нас, пишут, была пасынок. (Знаю, знаю я эту слабость, сам когда-то обжегся на «Истории русской общественной мысли» Плеханова, такие же нахватанные цитаты приводил и я. Тому потоку, как понимали все умные люди, нашей освобожденческой идеологии — очень легко поддаться, трудно сопротивиться. Встречалось это и у меня — и пока идешь в направлении потока, с тем большей силой тебя уверенно поддерживает слитное общество.) И Чернышевского цитирует нам целыми страницами, спасибо! С таким фундаментом вот и выводят они крусский либерализм — от конца XIX века». Вот и узнаем: «идея «святой Руси»... предусматривает, что ответственность за все плохое несем не мы с вами», — ну, откуда это притянуто? тогда и понятия греха не было в России?

О самом народе: «Русские сильный народ, только голова у них слабая», «умственная слабость». «Широкая русская натура Подонка». И о России в целом: «Что это за девушка, которую все, кому ни лень, насилуют?» А один глубокий их мыслитель открыл: все нации -существительные, только «русский» — прилагательное! Так вы что, усмехается, сами себя за людей не считаете? Боже, как это проницательно! Только не подумал ни мыслитель, ни редактор журнала, что ведь «Пинский» и «Синявский» — тоже прилагательные. Да ведь какой «ученый» — а то тоже прилагательное. (Эта мысль до того показалась им глубока, что в двух смежных номерах журнала приводят ее от двух разных лиц, оба претендуют на авторство.)

Но были все же у России и заслуги: «Россия отличается от азиатских обществ лишь тем, что сумепа создать европейски мыслящую интеллигенцию». А уж «вина интеллигенции за удручающие события русской истории сильно преувеличена», хотя, правда, интеллигенция и «пыталась подменить прошлое и будущее России». Вот это — самокритичио. Вот это — очень верно сегодня. В процессе глубокого плюралистического исследования рождены и новые важные термины: не «славянофильство», а «монголофильство». И — «татаро-мессианская Россия», «татарский мессианизм». Термины настолько богатые и загадочные, что хоть объявляй конкурс на истолкование.

И как ни обтрагивают мертвое тело старой России равнодушные пальцы наших исследователей — все вот так, одно омерзение к ней. А потому — вперед! к перспективе! к октябрыской революции!

Рвут к Октябрю, объяснить нам скоренько и Октябрь — но я умоляю остановиться: а Февраль?? Разрешите же хронологически: а что с Февралем?

Вот удивительно! Столько отвращения к этой стране, такая решительность в суждениях, в осуждениях порочного народа — а слонато и не приметили! Самая крупная революция XX века, взорвавшая Россию, а затем и весь мир, и так недалеко ходить по времени, это ж не Филофей с «Третьим Римом», и единственная истинная революция в России (ибо 1905 — только неудавшаяся раскачка, а Октябрь легкий переворот уже сдавшегося режима), — такая революция никем из наших оппонентов не упоминается, не то что уж не исследуется. Да почему же так?

Да откровенно: нечего сказать. Трудно объяснить в благоприятном смысле для либералов, радикалов и интеллигенции. А во-вторых, не менее главное, снижу голос: не знают. Вот так, все учили, до, и после, и вокруг, и XVI век, а Февраля — не знают. Отчасти потому, что и большевицкие пропагандисты и учащие профессора всегда спешили вперед — к Октябрю и к интернациональному счастью народов, освободившихся из российской тюрьмы. Отчасти — и сами промарщивают эти неприятные 8 месяцев, трудные к оправданию.

А между тем, господа, вот тут-то и был взрыв! Вот тут-то и выхвачен бомбовый черный ров — а вы как легко облетаете его на крылышках.

А я — взялся напомнить. Я годами копип, копил — не цитаты из чьих-то обзоров, а самые первичные факты: в каком городе, на какой улице, в каком доме, в какой день и в котором часу, и несколько сотен важнейших деятелей всех направлений, всех видов общественной жизни, и каждого жизнь осматривается, когда доходит до описания его действий, и повествование без главного героя, ибо не бывает их в истории миллионных передвижений. И начал из тех Узлов публиковать главы, обильные фактами и цитатами из жизни, сгущенный, объективный исторический материал, открытый для суждения всем, дюжина глав, страниц уже до 400, до петита.

И что же? Вот поразительно!

Обмолчали! Любую фразу моей публицистики (десятая часть написанного мной) — выворотили, обнюхали, истолковали, ниспровергли с 10 сторон. А эти главы — как не заметили. Отчего же их перья не клюют вот это? Казалось бы: философу Шрагину с его искренней «тоской по истории» (перепечатывает из книги в книгу, и как верно требует — помнить! вспоминать! вот бы и брать историю! разведать, оценить, указать на ошибки, раскритиковать, разнести вдрызг? Нет!.. Во-вторых, опять-таки: это не та доступная обзорная либеральная культура, нарастающая сама на себе слоями — вторично, третично, где уже до нас потрудились многие просвещенные умы, а мы только хвать пример из XV века, хвать из XVIII, — а здесь труда много класть, и здесь потребно собственное вживание в обнаженную историю, стать и ощутить себя в ее трясении беспомощным стебельком. Куда легче порассуждать «вообще». Но и, во-первых, это все — крайне неприятный материал. идущий в противоречие с теориями и желаниями, непривлекательное знание. И — смолчали, обошли, как нет, как не было<sup>1</sup>

Не все, отдадим справедливость. Один профессор, из самых пламенных плюралистов, окрикнул (это место и другие все заметили): зачем я в думском заседании цитирую крайне правого Маркова 2-го? (А он держал там речь больше полутора часов, ему продляли, как же мне отобрать? я там не председатель. Значит — вычеркнуть, переписать историю по орузлловскому рецепту?) А главное, окрикнул: «Нет смысла задним числом устраивать суды над Милюковым или, скажем, Парвусом (над Сталиным — нужно, это вопрос иной)». А — почему иной? а как насчет Ленина? — не указал. И еще один историк: «нас не интересует роль Парвуса в русской революции».

Вот так так! Вот это «тоска по истории»! Да ведь и пишут: «что пользы расчесывать язвы, и без того зудящие нестерпимо»!

Ба! Так от демократических плюралистов я слышу то же самое, что слышал от коммунистических верзил с дубинами, когда прорвался «Иван Денисович» (не пускали меня дальше, к «Архипелагу»): не надо вспоминаты! зачем ворошить прошлое! — это так больно, это сыпать соль на старые раны!

Так тем опаснее станет для нас Февраль в будущем, если его не вспоминать в прошлом. И тем легче будет забросать Россию в ее новый роковой час — пустословием. Вам — не надо вспоминать? А нам — надо! — мбо мы не хотим повторения в России этого бушующего кабака, за В месяцев развалившего страну. Мы предпочитаем ответственность перед ее судьбой,

человеческому существованию не расхлябанную тряску, а устойчивость». Пророчески звучат эти строчки об

опасности иового «февраля». И вновь

нас перед глазами — «бушующий кабак», пять лет разваливающий страну. Капитализм, социализм — разве об этом спор идет у демагогов всех мастей? За пять лет можно было опробовать десятки разного уровня экономических реформ, отвергиуть ненужное, вернуть крестьянам землю разве об этом все заботы наших новых «февралистов»? Даже всерьез разобраться в причинах общественного кризиса — никакого желания. Когда лидеры образованшины — все сволят к паранойе Сталина, когда известные ученые и лисатели, от Василя Быкова до Георгия Товстоногова, от Дмитрия Лихачева до Олега Ефремова раскваливают на все лады «Дети Арбата», где «плохому» Сталину противолоставляется «хороший» Киров, когла тридцатым годам все наши левые издания противопоставляют опять же «великолепные», прекрасные двадцатые годы с такими замечательными лидерами мировой революции, как Лев Троцкий, Бела Кун, Феликс Дзержинский — поражаешься леткомыслию, поверхностному уму наших свободолюбивых либералов. Они и не хотят копать — глубже. Они не слушают и не хотят слушать слова Солженицына, более того, они сделают все, чтобы эту публицистику писателя — не слышал вообще никто в России. Они, может быть, и писателя попробуют убедить в ненужности сегодня его аналитических размышлений о русской революции. В канун нового «февраля» будут уговаривать писателя — остаться лишь художником в глазах соотечественников. Но - горят строки из «Наших плюралистов», прожигают все новые преграды на пути к читателям, возводимые «заботливыми опекунами» писателя. По цитатам уже вся публицистика Солженицына «прорвалась» на страницы патриотической печати Потому как — надо народу знать правду о своей историн, знать мнение великого писателя о переломных пунктах истории ХХ века:

«О Семнадцатом годе потому и судят так невежественно и с такой легкостью, что года этого не представляют. (Кто дерзает и на фантастические выкладки, почти вроде марсианского десанта: а вдруг бы «черносотенцы взяли в свои руки»?..) Народную распущенность, возбужденную еще до большевиков всеми образованскими подстрекательствами Февраля, — теперь изображают коренно-народным прорывом векового классового гнева, для которого большевики оказались лишь послушными удобными выразителями.

И поэтому заговорщицкий октябрьский переворот — ? «Бунт народа». — «Лидеры октябрьского переворота скорее были ведомыми осуществителями массовых желаний (а лидеры Февраля — стало быть не массовых? — А. С.). ... Они не порывали с народной почвой» (I — в Женевах, в бреде соцдемовских брошюр). «Как революция, так и ее последствия — национальы.» (Да товарищи-господа, зачем же вы из Советского Союза уез-

жали? — это можно все и там открыто печатать.) «Взбунтовавшийся народ руками ленинской партии свергнул интеллигентскую демократию», — и барашкам-ленинцам реабилитация. И даже так рыдают: «Развитие марксизма было приостановлено Октябрьской революцией». И размышляет философ: «Октябрьская революция последовательно, ни минуя ни одного пункта, опровергла все утверждения марксизма.» (Например — марксову «науку восстания», захват банков, телеграфа, власти? диктатуру «авангарда», классовую борьбу? атеизм как стержень идеологии, сокрушение «жандарма Европы»? — да многое...) «Октябрьский переворот — прорыв азиатской субстанции». Но, в противоречие с этим, другой философ: «Пока старые большевики не были истреблены — над ЦК и ЧК клубился дух демократии». (Попал бы ты к ним

От октябрьского переворота мой обзор несколько разветвится: наши плюралисты стопроцентно единодушны в осуждении старой России и в игнорировании Февраля — но с Октября разрешают себе различие оценок, правда, не слишком пестрое. От этого чтение их не так безнадежно уныло, как я опасался; бывает написано совсем

не зло, и не со злости. Можно встретить такое: «Ленин прежде всего был гений, и нет сомнения в его субъективно честных намерениях... Обаяние его все еще сильно в России, перед ним все еще благоговеют и преклоняются.» (Очень сердечно, узнаете? Это Левитин-Краснов.) «Ленин не был убийцей подобно Сталину или Гитлеру» (это наследница ревдемократов. Да это так общеизвестно, что и западным радиостанциям указано не критиковать Ленина, чтобы... не потерять аудиторию в СССРІ). «Слово «советский» глубоко привилось в России и не вызывает у большинства населения отрицательных эмоций.» «Советская «нация» существует... Положительные идеалы "советскости"» (это — наследник коммунистического вожака). «Коммунистический интернационализм — общемировое движение с общечеловеческими целями» (это — присоединившийся М. Михайлов) — а не какой-нибудь «прорыв азиатской субстанции», да и приняли же большевики «самую разумную и умеренную эсеровскую программу» по земле (просто отобрали в с ю землю государству и весь урожай). Правда, «правящая партия надругалась над идеалами» (мне и самому неудобно, но это — Шрагин). — «Перерождалась и умирала сама партия.» Той, в которую «я вступила радостно, давно нет в живых.» (Позволительно поправить — что та самая, которая в Киеве 191В года, вместе и с молодым активом, творила первые

каннибальские убийства, а сегодня — в Абиссинии, в Анголе. И хотя «не берусь ответить, почему произошло то, что произошло», но «отречения от моего прошлого никто не дождется». Какая способность к развитию! Дальше и «советское отношение к литературе, к мысли — это вовсе не выражение советских идей», — так понять, что русская традиция, что ли? И, наконец, отступая, отступая по ступенькам, все ж упинаются, что советское правительство — не «самое гнусное» на планете. (А отчего бы тогда не назвать, какое же гнус-

Историю своего просветления и умственного обогащения плюралисты не скрывают: «новая интеллигенция» — от XX съезда КПСС. «В 1953 почти никто не сознавал реальности.» (Совсем уж глупенькими народ представляют. Сознавали — десятки миллионов, да уже полегли, или языки закусили. «Не сознавали» — кто был на элитарном содержании.) А потом «у интеллектуалов будто пала катаракта с глаз». (И как не стыдно такое печатать? Кому «открыл глаза XX съезд» вот это и есть рабы: о миллионных преступлениях им должны открыть сами палачи, иначе они не догадываются.)

Да Михайлов-то, издаля глядя, раньше их всех и открыл: «Что во всем виновата марксистско-ленинская идеология — не выдерживает никакой критики... Идеология ничего не определяла.» Когда уничтожают целые классы по 20 миллионов человек — это оказывается всего лишь «жажда власти». «И борьба с религией ведется не изза идеологии, а из-за власти». -без уничтожения верующих какая же нынче власть может устоять? «Идеология никогда — (и в коминтерновские времена) — не определяла внешней политики Кремля»! Ну, а из «жажды власти» и американские политики погрызывают друг другу глотку, так что это все понятно, близко, обыденно, и бояться Западу нечего. Да идеопогию «мировой революции или построения социализма» наш планетарный автор называет «передовой», ее-то тем более нечего боять-

Наиболее изо всех раздумчивый Шрагин иастойчиво убеждает нас: «дело не в марксистской идеологии, а в нас самих». О да, конечно, в высшем смысле — в нас самих, да! Во всяком грехе, которому мы поддаемся, например, сотрудничаем на марксистских кафедрах, прежде всего виноваты мы сами. И в том, что сегодня человечество на 50% уже проглочено коммунизмом, на 35% туда ползет, а на 15% шатается, — виноваты сами эти 50, и эти 35, и даже те 15. Но почему уж так вовсе «не в идеологии»? Если мы умираем

от яда, хотя бы и добровольно выпитого, — хил наш организм, что не мог сопротивиться, - но яд всетаки был?

Итак, что же мы получили в результате величайшего исторического и т. д. интернационального (межнационального) акта? Ну конечно же — «то, что у нас называют социализмом». — «ЭТО ГОСУдарственный капитализм». — «То, что зовется у нас социализмом, есть типически-азиатское — и русское в том числе — порождение.» — «У внутреннего строя СССР ничего общего с социализмом нет». «когда-то начали строить совсем другое общество» (пожить бы тебе в том военном коммунизме, когда баржами топили, да расстреливали крымских жителей через одного).— «В России коммунизм в прошлом» (да сбудется это как пророчество!), Сталин, де, погубил и убил истииный коммунизм, — размазывают самое затасканное представление о Сталине какое на Запале мызгают уже четверть века — с XX съезда, когда у всех у них «катаракта пала». (И с их руки русскоязычная радиостанция с дрожью в голосе спешит передать эту новинку в

Никто из плюралистов не взялся нам нарисовать подробное историческое полотно, как это коммунизм хотел утвердиться, да не вышло на русском болоте. Но дают нам некоторые бесценные детали. «Ведь не угрожали же тем, кто именовал бы (города и улицы) попрежнему, ни аресты, ни расстрелы, ни даже увольнения с работы.» (Это в подлом контексте выражено, что быдло русский народ сам не котел постоять за свое прошлое.) О, коротка же память! О, еще как грозило! Промолвили бы вы «Тверь» или «Нижний Новгород» — где бы вы были? Мой Тверитинов погиб на этом, и случай подлинный. А и за уличный вопрос «где Таганрогский проспект?» вместо «Буденновского» — вели вас в милицию тотчас и неизвестно, с возвратом пи. — «Враждебность интеллигентской и народной психологий в терроре 30-х и 40-х годов.» — «Не случайно жертвы партийных чисток получают название "врагов народа"». — «Вина русской интеллигенции перед самой собою» (а не перед народом). — «Интеллигенция не была информирована, разделена взаимным недоверием и страхом» (как будто масса была информирована и не разделена тем же), и не из советской интеллигенции состояп «контингент давителей», — да побывали, побывали, и в прокуратурах, и в ЧК. (Особенно когда «над ЧК клубилась демократия».) А — среди пылающих партийных, комсомольских активистов и доносчиков 20-х и 30-х годов? «Представляют большевизм естественным порождением интеллигенции, однако это неверно.»

(Однако это уже некрасиво, это как в 1937 отречься от осужденного брата. Все ревдемы все революционные годы никогда не оклеветывали так большевиков: верно чувствовали их частью себя, изза того и бороться с ними не умели.) А все это раскулачивание, 15 миллионов жизней, против чего интеллигенция никогда не протестовала, а кто и тек в деревню в городских бригадах-отрядах, и можно бы теперь хоть покраснеть? — нет! — это «крестьяне сами увлеклись собственным раскулачиванием». (Ахнешы И это нашлепал уважаемый диссидент.) — «Колхозы — чисто русская форма.» (Смотри ее во всех веках: план посева из города, бригады, палочки трудодней, ночная стрижка копосков.) - «Лишь русские и китайцы могут находить этот социальный порядок естественным.»

То есть «природное» вечное «русское рабство», о котором уже столько нагужено». Русскому народу еще много времени

предстоит выбираться из-под обломнов омертвевшей системы. Не так просто и вернуть чувство национального достоинства, самоуважения, особенно в период, когда со страниц многочислениых миллионнотиражных изданий раздаются вопли о «раб-СКОМ СОЗНАНИН» DVCCКИХ, КОГДА ОДИН МЗ руководителей государства А. Н. Яковлев напрямую пишет о «тысячелетней парадигме российской несвободы». Уливляешься, что член Политбюро ЦК КПСС, что советолог-антикоммунист Янов — по строчкам не разберешь. Эта «парадигма россииской несвободы» — с радио «Свобода» пришла или со страниц советской печати? разобраться уже почти невозможно. Новое направление советской контрпропаганды напрямую смыкается с направлением американской внешней политики. Где-то на Мальте, или в Рейкьявике они нашли наконец-то общего врага — российское возрождение. И для советских интернационал-коммунистических политиканов, и для части американских политиков — сильная, независимая Россия, возрожденный русский народ - как кость в горле, враг номер один. Отсюда и оголтелая клевета, обвинения в «фашизме», «национал-монархизме». Противопоставлю этим писаниям бесов недавно прозвучавшие слова Леонида Леонова: «После семидесяти лет беспомощного блуждания по вариантам утопического рая... пора и нам благоговейно, строго и вслуж назвать свою путеводную и уже беззакатную звезду, единственно способную вдохновить наш народ на титанический подвиг воскрешения бедствующей Отчизны... Священное, все еще полузапретное имя этой звезды давно на уме у всех POCCHS».

Сегодня — на певархности — самооплевывание, все склонны замечать лишь хлам и отбросы, но не пора ли говорить о путях в будущее? Не пора ли намечать опорные пункты российского возрождения?

В давней статье князя С. Оболенского, опубликованной в Париже, читаю о единственно возможной силе возрождения: «Это — «еще тормозящаяся», но «развивающаяся стихийно» идея религиозно-национального обращения, — «русский нацио-MARKEN, STANFAROUMNICS OF ACRY CORDSменных западных национализмов тем. что он по природе своей «глубоко религиозен»... Тем более важно помнить теперь, что торжество подлинного русского национализма, по самой природе его глубочайших религиозных корней, связано неразрывно с утверждением человечности и действительной, а не отвлеченно-вымышленной свободы... Всестороннее раскрепощение - раскрепощение творческих сил нации в целом, раскрепошение всех. входящих в ее состав национально-этнических групп («националов», как теперь говорят), всяких иных естественных соединений, в особенности это всестороннее раскрепошение человеческой личности».

Мысли о национально-религиозном возрождении России, как единственной основа для подлинного преобразования страны звучат все шире. Об этой реальной основе говорят представители разных народов России, такие как Юван Шесталов и Бронтой Бедюров. Об этом же пишет Александр Солженицын. Он понимает и силу противостояния российскому возрождению. «Для дыявольских целей надо владеты населением безрелигиозным и безнациональным, уничтожить и веру и нацию...» — заявил писатель в «Темплтоновской лекции». Вот откуда и потуги всех «плюралистов», все их старания разрушить «и веру и нацию». Внушить русским «комплекс раба»:

«А плюралисты — не «рабы»,

нет! Но и не подпольщики, и не повстанцы, они согласны были и на зту власть и на эту конституцию -только чтоб она «честно выполнялась». Это не один только прием у них был — «соблюдайте ваши законы!» Они это писали в СССР и пишут в эмиграции: «У правозащитников не было цели установить в Советском Союзе другой политический строй или хотя бы определенно изменить тот строй, который существует.» Они никак не схожи ни с бойцами белого движения (из того «рабского народа»), ни с кресть янами-партизанами 191В-22, ни с донскими и уральскими казаками (все из тех же «рабов»), ни с Союзом защиты родины и свободы в московском подпольи, ни с ярославскими и ижевскими повстанцами, ни с «кубанскими саботажниками», — а это все наша сторона. В моем «Иване Денисовиче» XX-съезд и не ночевал, он бил не по «нарушениям советской законности», а по самому коммунистическому режиму. На нашей стороне не знали мудрости Померанца, что не надо бороться с окрепшим злом: мол, через 200 лет оно само изведется; что коммунистическому перевороту в Индонезии не следовало противостоять. ибо это «вызвало резню». Так и нашей Гражданской не следовало затевать? — а сразу сдаться переворотчикам? «Пусть Провидение позаботится, как спасти то, что еще можно спасти.» Против безжалостной силы, которая сегодня обливает желтым дождем лаосцев и афганцев, накопила атомные ракеты на Европу, -- не надо бороться? Конечно, живя в Советском Союзе, прикодится выражения выбирать. Но — не так же далеко. Но ведь это и искреннее убеждение многих плюралистов, что коммунизм — не зло.

А мы, воюй, не воюй, — все равно «рабы», И — «революция в России осталась национальным де-

Так — заканчивается «тоска по истории». Так - меркнут волшебные переливы плюрализма. Увы. увы, где-то на свете он есть, да что-то нашим не достижим.

Так — не надолго и не далеко разветвлялись Течения плюрализма. вот они снова все плотно текут проверенным руслом. — «Это растление человеческих душ не содержит в себе ничего специфически коммунистического.» — «Русский социализм вылился в формы, специфичные для данного народа.» --«Сталин возможен был только потому, что русскому человеку нужен был новый царь-Бог.» — «Из-под коммунистической маски — традиционная российская государственность», советское общество «приобрело структурные очертания Московского царства». — «Хитрый татарский механизм.» — Большевицкое «обоготворение техники — это трансформированное суеверие крестьянского православия,» (И с таким сумбуром автор идет в священство.) — «Россия строила свое народное государство», и получила, что хотела: партия и народ едины, власть общенародна, держится народом, — это мы и в «Правде» читаем, это и общий главный пункт плюралистов, об этом и все рефрены Зиновьева.

В какую же плоскость сплющил сам себя этот плюрализм: ненависть к России — и только.

Таким единым руслом потекли что в десятке их главных книг даже не встретишь названия «СССР», только пишут «Россия, Россия», можно подумать, что от душевного чувства. И даже чем явнее речь идет об СССР — тем с большей сладостью выписывают: нынешняя «Россия делает достаточно гадостей, а в будущем может их наделать и еще больше». А все же иногда и помучит научная добросовестность: ну Россия ладно, Россия, или там «Советский Союз — это терминологический трюк», — а как же остальные 30 стран под коммунизмом? они тоже «в структурных очертаниях Московского царства»? И тут, кто пофилософичней, находит мудрый ответ: «К русскому варианту вообще склонны отсталые страны, не имеющие опыта демократического развития». Вот это называется утешил, подбодрил! Так таких стран на земле и есть 85%, так что «хитрый татаро-мессианский механизм» обеспечен. А в оставшихся 15% был бы социализм самый замечательный! — да только их раньше про-

Худ же прогноз. Прогнозы! В будущем «тотали-

таризм может даже отбросить атеизм» (Михайлов. Жди-пожди, кто ж от своего фундамента откажется? Да никого озвереннее не ненавидели хоть Маркс, хоть Ленин — как Бога.) — «Что в России происходит духовное возрождение - это вызывает смех.» В освобождении от тоталитаризма «национальное возрождение совершенно не при чем.» — «В качестве общественного человека русский человек останется навсегда рабом.» — Программы будущего? «Есть все основания надеяться, что повторится Февраль и повторятся свободные выборы в Учредительное Собрание — (будто то́ были выборы) — и никакие враги плюралистического стров не смогут его разогнать.» — Одни предполагают, что обойдется без революции (иеясно откуда тогда Февраль), другие (Плющ) откровенно жаждут революции, которая изменит «и политическую сферу, и экономику». Кто видит лучшим выходом — «как предложил Ленин»! — избрать в нынешний ЦК «сто простых рабочих» — (непонятно, почему Ленин при власти сам же их и не избрал) можно и нужно инженеров и ученых, но не от всего населения, а от крупнейших предприятий, институтов, и разумеется чтобы все они были членами партии, — и так СССР, простите Россия, будет спасен. Дело в том, что «для великого и образованного народа все дороги ведут к демократии, притом основанной на социалистических идеалах». У народа нет навыков демократии? - неважно, но «есть потребность в ней» Один заносится и на более решительный проект: предлагает внутри переходной России между спорящими группировками или классами установить западный, видимо военный, арбитраж. (Насколько ж надо у дальнего океана потерять реальное чувство соотношения сил, чтобы такое вылепить?) Есть и так: «Обязательно должно сохраняться государственное планирование, пока мы не перейдем к коммунизму» (курсив мой).

А вот — закружившийся планетарист. Он вообще отказывается решать будущее в пределах одной страны: «не будет даже полутора лет и ни для одного народа спокойной жизни, посвященной только " внутренним задачам». (Упаси нас Бог от такого будущего! и жить не надо.) Идет «подготовление человечества к общемировому объединению», «путь планетаризации человечества необратим», «так называемое "национальное самосознание"», «никаких национальных государств вообще в мире не будет», — а будет общемировое правительство?

Страшная картина. Грандиозный нынешний кабак ООН, безответственный, на пристрастных голосова-

ниях, не способный ни на какой конструктивный шаг и за 40 лет не решивший ни одной серьезной залачи, — да наделить его кроме парламентарных прав еще и исполнительными? Если даже в малых странах, где все обозримо, то и дело открываются коррупции, скандалы — то кто ж докричится мировому зевлу о нуждах своего отдаленного края? Все будет — в чужих, равнодушных, а то и нечестных руках. Это уже конец жизни на Земле. Если серьезно уважать «швейцарский» принцип, что местное управление должно быть сильнее центрального, то в этой иерархии что остается всемирному правительству? Ноль. Тогда и зачем оно?» Очень полезио читать «Наших плю-

ралистов» Александра Солженицына чередуясь с современной советской прессой, новейшие примеры так и просятся в статью писателя. Вот академик и член правительства Л. Абалкин говорит о тупости русского мужика. Вот центр социологин во главе с академиком Заславской утверждает, что русский народ наиболее заражен шовинизмом, вот академик Гольданский пугает весь мир национал-монархической угрозой, исходящей из России. Как тут не вспомнить альтернативу, предложенную А. Синявским: «Либо миру быть живу, либо России». И никому нет дела до того, что русские земли планомерно заселяются выходцами изсреднеазиатских республик (а кшовинисты» — русские, увы, покорно молчат), никого не удивляет, почему же в западных странах, в самых знаменитых фирмах — представители первой и второй волны русской эмиграции всегда на хорошем счету. Русских ценят, как умелых работников. Что же у себя на родине они (то есть мы) разучились работать? Может, дело все-таки, уважаемый тов. Абалкин, не в народе, презнраемом Вами, а в системе, одним из руководителей которой Вы и являе-

С другой стороны, если мы такие неумелые и ленивые, если мы — такие «рабы», откуда взяться «национал-мо нархической угрозе миру»? Тут уж одно из двух: или мы покоряемся всем, кому не лень, и потому никому не опасны, или мы чувствуем себя настолько сильными и могущественными, что смеем «командовать миром»? Мифы, создаваемые нашими плюралистами, могут отрицать друг друга, но сходны в одном — в русофобии, в ненависти к народу:

«Но — снова же об интеллигенции. Дело в том, что интеллигенция «самим фактом своего существования утверждает права пичности» — и «именно поэтому всегда была н остается чужда народу»... Да и вообще: «протест их индивидуален, они никого не хотят вести за собой». И даже: «Вести за собою массы могут лишь демагоги, выбрасывающие «народу» вовсе не те лозунги, которые намерены осуществить.» Вот те раз. А как же тогда с ценностью демократии и из чего состоят демократические выборы? Да не волнуйтесь, успокаивает нас запредельный демократ: даже «самые обманчивые, демагогические, подкупные выборы в каком-нибудь американском шта-

те — в моральном, этическом, духовном и христианском смысле несравнимо выше всей (курсив автора) многовековой истории русского самодержавия»! Потому что «идеология демократического общества определяема стремлением к Богу»... (И тот же самый автор убеждал нас, что марксистско-ленинская идеология ни в чем не виновата, ибо «идеология ничего не определяла».) А например, «вполне законно сомневаться, что монополия католической церкви в Польше была бы намного лучше, чем монополия коммунистической партии.» И вот: «Террористы появляются только там, где в самом деле под видом демократии скрывается какая-либо форма неравенства перед законом, а значит и скрытый авторитаризм.» А так как террористы кишат более всего в Западной Европе — то и...? Разбирайтесь сами.

Все говоримое тут о плюралистах отнюдь не относится к основной массе третьей, еврейской, эмиграции в Штаты. В их газетах на русском языке круг авторов, а значит и читателей, далеко обогнал наших плюралистов в понимании Запада. Они — всё яснее видят язвы Америки и все отчетливей о них говорят Приехав в эту страну, эти люди хотели бы прежде всего не теоретизировать о демократии, а видеть тут элементарный государственный порядок. Но тем вопиюще обнажается тыл плюралистов, в котором они были уверены! И теперь они публично жалуются на еврейскую эмиграцию, что та находит американские свободы избыточными до опасности. Нельзя без улыбки читать жалобы ведущего плюралиста, его возмущение трезвыми пожеланиями новой эмиграции: ограничить вмешательство общественного мнения в дела правительства; усилить административную власть за счет парламентаризма; укрепить секретность государственных военных гайн; наказывать за пропаганду коммунизма; освободить полицию от чрезмерных законнических пут; облегчить судопроизводство, при явной виновности преступника, от гомерического адвокатского формализма; перестать твердить про права человека, а сделать упор на его обязанностях; воспитывать патриотическое сознание у молодежи (караул) что это делается? куда мы попали??); запретить порнографию; усилить сексуальный контроль; искоренить наркотики из молодежного употребления; и еще о многом подобном — о гибели школы, о моральной гибели детей. Но это идет в полный развал идей высочайшего и широчайшего демократизма, с которыми наши плюралисты приехали из Москвы! Они-то привезли, что «Америка через Вотергейт очищалась от грязи вьетнамской войны», а тут — отчаяние: «большинство эмигрантов настрое-

ны антидемократически», «антиде-

мократическое настроение как единственно возможное...», «выступления Солженицына воспринимаются большинством наших змигрантов как выражающие очевидность», «почему среди выходцев из Советского Союза антидемократы берут верх?» Увы, и еще я должен отличить: иные авторы эмигрантских еврейских газет и журналов не скрывают, что навек произены русской культурой, литературой, и нападки на Россию в целом у них заметно реже, они открыли в себе глубину сродства с Россией, какого раньше не предполагали. Не то плюралисты. «Выбрав свободу», они спешат выплеснуть в Океан самовыражения, что русские — со всей их культурой — рабы, и навсегда раба-MH OCTAHVICS.

Комично печальное впечатление от того, как плюралисты несут и слагают свои жалобы и надежды к стопам Запада, ослепленно не видя, что Запад сам — накануне гибели, и сам себя уже не способен защитить.

Кто активнее, кто менее, они спешат преподнести Западу свои советы, как держаться относительно коммунизма. Но вместо ожидаемого плюралистического спектра мы и тут встречаем довольно унылое однообразие. Мы уже видели, что по их оценкам либо не коммунизм виноват в том, что делается в СССР, либо даже это вообще не коммунизм. — «Борются против коммунизма и тем расходуют силы впустую.» Черную и опасную работу снова, и впредь, и вечно выстаивать против живого коммунизма, они оставляют другим. Себе они видят более актуальные задачи. — «Логически невозможно доказать, что русский вариант коммунизма единственно возможен.» — «Кто знает. возможен и бархатный коммунизм?» «Чего нам бояться? Зачем рисовать грандиозный образ мирового зла? ... Они тоже начинали с борьбы за добро» (Померанц. И даже я бы добавил: во скольких странах прямо сегодня на наших глазах начинают с борьбы за добро при помощи автоматов и ракет.) А вот европейские марксистские компартии — это «грозная опасность Советскому Союзу». — «Мне не хочется встречать анафемой первые шаги еврокоммунизма.» «Такое важное явление как еврокоммунизм.» (А меж тем — он уже и испарился.)

Еврокоммунизм — надежда, а угроза — это русская «националистическая банда», которая всё уже приготовила, чтобы сменить Брежнева в СССР. И когда касается это- еще острее сужается весь ожидаемый спектр плюрализма. «Проблема национализма» — любимейшая для их изданий, и даже когда вот сейчас собрались в Бостоне на литературную вроде бы конференцию — то сразу же и сбились на проблему «национализма». И —

одиноко, и — осуждаемо прозвучали отдельные голоса (да и совсем не тех философоа, кем наполнена эта глава), что может быть этот пресловутый «национализм» — попытаться бы понять? и даже войти с ним в союз? Нет! нет! отрезали вершители, выступая и по дважды. И — восстановили то единомыслие, какое беспомешно течет все эти годы по их плюралистическим каналам и в западные уши. Не дать, не дать русским очнуться к национальному сознанию!

Где Западу разобраться? Почему ему не верить — если сами русские предупреждают: будет «православ» ный фашизм»! «Крест над тюрьмой вместо красного флага» I — Синявский, по «Штерну» «кроткий христианин из СССР», по «Вельтвохе» славянофил, а сам себя публично не раз называл православным, так зря на своих не скажет? До него осторожно указывали плюралисты: «У нашей интеллигенции есть все основания быть предубежденной против православия», православная Церковь прежде должна «вернуть себе доверие интеллигенции» — то есть православию еще надо заслужить себе место в плюрализме. А тут — «Сны на православную Пасху», название вызывает особое доверие, православие так и выпирает из груди автора. А он эссеист не простодушный, не однослойный, вот умеет вовремя увидеть и нужный сон, умеет и пропользовать слово, так вывернуть абзац и фразу, что как бы совсем не от него, неизвестно от кого, вдруг выползают эти нужные каракатицы: «Крест над тюрьмой вместо красного флага». Кто это? где это? А лови. Умеет как-нибудь так состроить, пугануть: «Альтернатива: либо миру быть живу, либо России» (и в языке раскоряка: древняя форма рядом с «альтернативой»). И каждый здравомыслящий откинется в ужасе: ах, вот как? И нас о том предупреждает русский? Какой же выход, какой же выбор подсказывается прочему миру, если он хочет

И — никто из плюралистов не возразит, не остановит. Да ведь — истины же нет, и никто не знает, «как надо» и «как не надо».

Нераздумчивым американцам как угодно выворачивают нашу старую историю, чтобы состроить эстакаду Грозный-Петр-Сталин, а все века русской жизни потопить в болотной невыразимости. А чего стоит нечестное, неосмысленное употребление термина «неославянофилы» (как и в XIX веке «славянофилы» изобретено оппонентами, кличкойдразнилкой) — вот уж ни одного живого «славянофила» сейчас в России не знаю. Есть патриоты умирающей родины — так так надо и говорить, не юля. А если «профессиональному историку» потребуется срочно под перо славянофил ХХ века, так не глядит на ведущих —

Дмитрия Шипова, Александра Самарина — а хватает ничтожного Шарапова и сдувает с него пыль в глаза. Вот так и мотают нам «историю» на шарапа. А произошла кровавая революция в Иране — наши честные и образованные плюралисты задули во все трубы, что православие это и есть исламский фундаментализм и даже еще кровавей. Лепят басенки о «голубях» и «ястребах» в Кремле, об обещательной смене старого поколения вождей на молодых, и как СССР можно обуздать и направить торговлей с советскими «динамичными менеджерами», лавочный анализ, и на этом строят прогнозы на тараканьих ножках а в их компетентности вольная американская демократия не посмеет усомниться до самого дня своей гибели. Так и читаем мы в видных американских изданиях: то «Брежнев — миротворец» (перед вторжением в Афганистан), то «советская агрессия — старая сказка», «от коммунизма остались одни слова». Наш плюрализм до того не имеет объемного взгляда, что, вместе с Западом, не видит, как коммунизм шагает через горные хребты и океаны, с каждым ступом раздавливает новые народы, скоро придушит и все человечество вместе с плюрализмом, — нет! У наших плюралистов: то злокозненный мессианизм, которым якобы пылала масса русского народа от XV века до XX; то темное православие; то гнилость русской истории (обновленная лишь идеалистическими ленинскими годами); мракобесие всех национальных течений и учений, извечная скотскость народа; и новая опасность для всего человечества — русского выздоровления, которое непременно станет еще страшнейшим тоталитаризмом.

А забегливые спешат забежать перед Западом и многобрызно: у русских националистов — «братское соединение с режимом»! «Сближение «правых диссидентов» и официальной Новой Правой»!

Сближение — через кандалы. «Брата» Огурцова догноили 15 лет до конца и послали умирать в лесоповальную глушь. И второй восьмеркой, до тех же 15 лет, догнаивают «брата» Осипова. И посадили на второй срок «брата» Бородина. Не как врагов-плюралистов, не как тех свободомыслящих журналистов отпускали на Запад, не как враждебного Синявского, «единственно опасного из писателей эмигрантов» (как понял из интервью с ним «Штерн»), — освободили из лагеря досрочно. (Предлагаемые им аспекты двоятся: «Монд», 7 июля 79 — «находился в плохих отношениях с лагерной администрацией»; «Штерн», октябрь 81 — «благодаря хорошему поведению».)

Победа «Новой Правой» будет — «конец детанта и усиление гонки вооружений» (да куда ж еще усиление?), их цель — «реставрация

сталинизма», «сочетать ленинизм с православием». И громко срывается метучая журналистическая чета-«Секретная Русская Партия — очень мощная и все захватывает», «у нее есть свой ЦК, теневой кабинет, железная связь между Москвой и провинцией», даже «защита памятников старины связана с Госбезопасностью», «в этом обществе особенно видна зловещая роль Русской Партии». И даже добавим: только эта националистическая банда и могла задумать уничтожить русский Север — ограбить реки, затопить пространства, а сам русский народ так отечески привести к вымиранию. — «КГБ и Русская Партия имеют тенденцию перекрываться», хотя «большинство основателей Русской Партии — журналисты и литераторы». (Что-то соскользнули, тут уже не так страшно.) Да жми железку до конца: «Русские националисты — попросту фашисты и используют немецкие приемы», «Русская Партия переходит в националфашизм.» — «Они нагло следуют аргументам и процедурам (?), которыми пользовались их германские братья по оружию.»

Тут уже — сердце Запада не откажет, в реакции можно быть уверенным: русских надо уничтожать! А коммунизм меж тем — вовсе затмен и исчез. (Так что можно и воспользоваться китайской помощью.)

15

Эти настойчивые призывы — уже не по-русски печатаются, не для эмигрантов, а — для американских простаков, и формируют же мнения, и обещают действия. Афганистан? Польша? — на Западе шлются проклятия не советскому имени, но русскому, и плюралисты не поправят, но сами то и создают, «Русский империализм», «за жесткую внешнюю политику СССР ответственна "Русская Партия"», этот гибрид лагерников с маршалами. Неразумно, безумно толкают Запад повторить гитлеровскую дорожку: воевать не против коммунизма, а против русского народа.

Никак не обещали нам в спектре плюрализма — лжи и обманных приемов. Уж их-то можно было оставить советской пропаганде? Нет, прихвачены по наследству.

Отчасти по московско-ленинградской нечувствительности к страданиям деревни и провинции (эти два города полвека были усыплены и подкуплены за счет ограбления остальной страны), наша образованщина слепа и глуха к национальному бытию, не научилась видеть и не тянется видеть процессы истинные, грандиозные: вода, воздух, земля, еда, отравленные продукты, семья, вымирание, новое брежневское наступление на деревню, уничтожение последних остатков крестьянского уклада; что 270-миллионный народ мучается на уровне африканской страны, с неоплаченной работой, в болезнях, при кош-

марном уровне здравоохранения, при уродливом образовании, сиротстве детей и юношества, оголтелой распродаже недр за границу, — но читайте журналы и сборники плюралистов: об этом ли они пекутся? Если бы действительно заботились о России — то почему ни о чем об этом? Для славянских народов нашей страны дума сегодня уперлась в простое: они вымирают, еще останутся ли на земле? Но ни у кого из плюралистов мы такой кручины не встречаем. Как их предшественники и отцы спокойно пропустили тотальное уничтожение еще ленинских лет, тотальное вымирание Поволжья, потом геноцидную коллективизацию, голод на Украине, на Кубани, послевоенные потоки ГУЛАГа (только заметили вовремя партийные чистки 37-го года, «космополитов» и «дело врачей»), так и сегодня наши плюралисты не замечают, что Россия — при смерти, что она уже — обмерший полутруп. — а кружится на павшем теле хоровод оживленных гномов, все нащебечивая свое. Для доверчивого Запада переписывают нашу новейшую историю по вехам диссидентских выступлений. Преувеличением столичного диссидентства и эмиграционного движения отвратили внимание мира от коренных условий народного бытия в нашей стране, а лишь: соблюдает ли этот режим-убийца свои собственные лживые законы? После своевременной эмиграции их забота теперь: возликует ли неограниченная свобода слова на другой день после того, как кто-то (кто??) сбросит нынешний режим. Их забота — над какими просторами будет завтра порхать их свободная мысль. Даже не одумаются предусмотрительно: а как же устроить дом для этой мысли? А будет ли крыша над головой? (И: будет ли в магазинах не подделанное сливочное масло?)»

Как устроить дом? Берет даже оторопь от подобного точного предвидения событий писателем. И — с другой стороны, - мы-то сами, здесь, почему не видим, куда нас ведет нынешняя слепо-глухая к национальному бытию образованщина, почему изрод так безразлично сносит ее обвинения в свой адрес? Или окончательно разуверился во всем? Почему народ не пошел на выборах за блоком латриотических сил? Почему тиражи «Огонька» и «Юиости» так отличны от тиражей «Литературной России» и «Нашего современника»? Мы сами должны искать ответы на эти вопросы, сами должны поведиво на них отвечать. Казалось бы. многим ведушим общественным деятелям, ученым, писателям — ясно, пути к будущему лежат через национально-религиозное возрождение. Даже далеко не солидарные нам во всем деятели эмиграции, такие как Наум Коржавин и Георгий Владимов, видят именно этот путь возрождения к жизни России, Вспомним оценку событий высказанную Георгием Владимовым «Главным объектом гонений становится так называемая «Русская партия» круг людей разных профессий, не одних лишь гуманитариев... Русская национальная мдоя и ноизбожна и спасительна. Но, разумеется, как и всякое движение, русское столь же неизбежно обрастает своим охвостьем, своими подоиками и дураками... Несмотря на все эти крайности и загибы, у меня предубеждения к этому движению нет... И они действительно много сделали. Они хотели пробудить память России: вернуть ей ее историю, они боролись за восстановление духовных ценностей, во многом — способствовали пробуждению религиозного сознания... Сказывают, Федорчук, побывши недолго шефом КГБ, успел дать инструктаж: «Главное — это русский национализм. диссиденты — потом. тех мы возьмем в одну ночь»... Русская идея — действительно главная опасность и неспроста: ведь это по существу вторая положительная программа». Потому и объединились идеологи со Старой площади с русофоб-Скими силами внутри страны и за рубежом, что тоже ясно видят эту главную для них опасность. В одном из последних номеров крайне радикального журнальчика «Век XX и мир» читаю признание либерала: «Русский миф владеет неустойчивыми душами и до некоторой степени он является альтернативой перестройке. Недооценивать опасности этого нельзя».

Наши оппоненты и наши союзники видят этот возможный путь в будущее. Почему же идеи национально-религиозного возрождения русского народа не становятся движущей силой развития общества?

Виноват народ, погрязший в очередях за колбасой и водкой, не прислушивающийся даже к таким пронзительным выступлениям, как обращение митрополита Виталия «К молодым людям в Россни»?

Виноваты ортодоксы-ветераны войны и труда, и поныне отрицающие Бога, считающие себя не столько русски-

ми, сколько советскими? Виноват крестьянин, не рвущийся сегодня возвращаться на землю?

Думаю, виноваты прежде всего — мы, числящиеся интеллигентами, люди умственного труда...

Такие, как мы, начиная с декабристов 1825 года, упорно противостояли во всем государству. Не из наших ли кругов вышли убийцы царя-освободителя и реформатора, убийцы, и по сей день восхваляемые намн? Не такие как мы — столетие отвращали народ от церквн, и изрядно преуспели в этом?

Разве не такие как мы натравили на великого государственного деятеля П. А. Столыпина и охранку, и левых террористов, заглушили здравый голос «Вех», повыгоняли из академических обществ В. Розанова и М. Меньшикова?

После всего, проделанного интеллигенцией, интеллигенты же и отреклись от своего дитяти. После отречения предали еще раз самих себя — пойдя на услужение государству. В тридцатые годы талантливейшие из нас успешно оправдывали все сталинские злодеяния, успешно внушали народу ложные ценности. Разве Максим Горький не воспел архипелаг ГУЛАГ? Разве А. Твардовский не оправдал коллективизацию? Разве Б. Пастернак не воспевал революцию?

Менялась политика партии, менялось — послушное ей — и отношенне интеллигенции.

Чем занималось молодое искусство шестидесятых годов? Были написаны «Коллеги» В. Аксеиова, «Продолжение могенды» А. Кузнецова, «Яонжюмо» А. Вознесенского, «Братская ГЭС» Е. Евтушенко... Вспомним революционно-политизированные спектакли Таганки и «Современника».

Являясь движущей силои переворотов XX столетия, нзумившись неожиданным результатам, интеллигенция, то есть, все мы — и левые, и правые, любых оттенков — сегодня обвиняем во всем народ. Не понимаем почему народ не хочет нам верить. Интеплигент гибко менял взгляды, забывая то, что вчера еще виушал народу. Он требовал и от народа подобной гибкости, но русский народ, принимая главиые идеи своего времени, не отказывался от них, пока не исчерпал ве-DV В НИХ ДО КОНЦА. В ЭТОМ — если хотите — внутренняя свобода народа. Те из стариков, что и сегодня верят в сталинские идеи, - внутрение свободнее тех, кто гибко подчиняется любому решению Политбюро...

Это мы — специалисты-гуманитарии — убеждали весь народ на протяжении XX столетия в ложных ценностях. Сегодия мы вновь поспешно предвем его. Поймем пи мы все — и правые и левые — свою вину перед народом? Найдем ли верные слова? Сумеем ли предложить убедительную программу возрождения России? С поразительной верностью Александр Солженицын охарактеризовывает пустоту и дилетантство, убогое себялюбие наших демократических властителей дум, эти «культурные силы» ненавидящих Россию, не знающих своего народа, и здешних, и тамошних, уехавших за благополучием «плюралистических болтунов». Он-то заслужил свое Право на откровенное высказывание право на попытку с последней надеждой обратиться ко всем нам:

«Сколько среди них специалистов-гуманитаристов — но почему ж нам не выдвигают конкретных социальных предложений? — да разумными давно бы нас убедили! Чем восславлять себя безграничными демократами (а всех инакомыслящих авторитаристами), да расшифруйте же конкретно: какую демократию вы рекомендуете для будущей России? Сказать «вообще как на Западе» — ничего не сказать: в Америке ли, Швейцарии или Франции — все приноровлено к данной стране, а не «вообще». Какую вы предлагаете систему выборов: пропорциональную? мажоритарную? или абсолютного большинства? (От выбора системы резко меняется состав парламента, и большие меньшинства могут «проглатываться» бесследно, ибо напротив никогда не составится стабильное правительство.) Должно быть правительство ответственно перед палатами или (как в Штатах) — нет? ведь это совсем разно действующие схемы, и если, например, парламентское большинство обязано поддерживать «свое» правительство из одних партийных соображений — то это опять власть партии над народным мнением? А степень децентрализации? Какие вопросы относятся к областному ведению, какие к центральному? Да множество этих подробностей демократиии ни об одной из них мы еще не слышали. Ни одиого реального предложения, кроме «всеобщих прав человека».

А — переходный период? Любую из западных систем — как именно перенять? через какую процедуру? — так, чтоб страна не перевернулась, не утонула? А если начнутся (как с марта 1917, а теперь-то еще скорей начнутся) разбои и убийства — то надо ли будет разбойников останавливать? (или — оберегать права бандитов? может, они невменяемы?) и — к т о это будет делать? с чьей санкции? и какими силами? А шире того — будут вспыхивать стихийные волнения, массовые столкновения? как и кто успокоит их и спасет людей от резни?

Ни о чем об этом наши плюралисты не выражают забот.

Ну, скажут, и пусть их? Там, в России, их здешний гулок не воспринимается как имеющий значение, а тем более как угроза нашему реальному будущему.

Если бы опыт Семнадцатого года не пылал у меня под пальцами вероятно и я не придал бы значения. Но что-то становится — весьма похоже. Уже основательно мы испытали один раз, как нас заболтали и проторили «стране рабов» дорогу в светлое будущее. Наворачивают, наворачивают — а как бы опять не вокруг нашей головы, как бы опять не затмить нам глаза. Прежде чем Россия придет в сознание уже направить это сознание. И уже сейчас, где могут, наталкивают по русскоязычному радио, чтобы правильно повести оставшееся там население.

Скажут: ну, не такие ж это крупные фигуры, как те прежние. Да а те, разобраться, нешто были крупные? Каких история выпускает на арену — те и действуют. Да не верстаются нынешние и к либеральнодемократической эмиграции 20-х годов ни по масштабу, ни по уровню мысли, ни по общественному опыту, — а ведь насколько превосходят тех по возможностям. Те перебивались с корки на корку, убивались заработать сотню франков, не знали где голову приклонить, а напечатать статью в крупном французском или американском издании им было много лет недоступно. Эти — основывают собственные издательства, журнал за журналом (уже сейчас их выходит в эмиграции столько, что хватило бы на всю Россию), ездят по конференциям, открыты им и западные газеты, открыты и университетские кафедры, их слушает Запад, молодой и не молодой. Их влияние на Западе несравнимо с влиянием всех предыдущих эмиграций из России.

А если оглядеть круг личностей шире, чем цитированные здесь: ведь десятилетиями жили в столицах, и многие служили на деликатном идеологическом фронте — марксистскими философами, журналистами, очеркистами, лектора-

и нам, с лагерного и провинциального дна справедливо казались неотличимы от цекистов и чекистов, от коммунистической власти. Они жили с нею в ладу, ею не наказывались и с нею не боролись. И когда я в окружающей советской немоте 50-х годов готовил свой первый прорыв через стену Лжи — то именно через них прорыв, через их ложь, и ни от кого из них нельзя было ждать поддержки. И вдруг — открылась возможность некоторым двинуться на Запад, и они двинулись, где-то по пути тихо роняя свои партийные билеты. И по другую сторону Атлантического оквана вдруг стали исключительно смелы в суждениях о советской жизни, вчера успевали там, сегодня здесь, и громко рассказывают, как они, чистые и неподкупные, тяжело страдали в грязных гнездах пропаганды ЦК, или прокуратуры, или союза писателей и журналистов, опубликовавши в СССР кто по три, а кто и по десятку книг и множество газетных статей, и записывают себе в послужной список поставленные в СССР пьесы, фильмы, — а что это все было, если не ложь, ложь и ложь? И никто из ник — н и один! — не раскаялся, не заявил публично, что это он и заплевывал наши глаза ложью, не рассказал ни о каком своем соучастии, как он, хотя бы часть своих лет, укреплял и прославлял коммунистический режим и получал от него награды. Их философия: это — скотская народная масса виновата в режиме, а не я. Им и в голову не приходит, что настоящее творчество начинается не с безопасного (или даже опасного) сатирического разоблачения других, а с поисков своей собственной вины и с раская-

ми, режиссерами кино и радио,

даже пропагандистами ЦК, рефе-

рентами ЦК, даже прокурорами! —

Сегодня от Февраля то различие, что перед тем нельзя было «проговориться», тогдашние плюралисты вещали совершенно открыто в 50 газетах и с 50 трибун, и можно было заранее видеть, что они готовят (но, по неолытности, не понимал почти никто, и даже многие сами они). А теперь, в СССР, все истинные взгляды, процессы, мысли, настроения, желания скрыты под казенной вменяемой однообразностью режима, под его чугунной коркой. И обнажиться могут только в эмиграции но и как же откровенно! История вот произвела и показала нам предупреждающую пробу.

Чем крупней народ, тем свободней он сам над собой смеется. И русские всегда, русская литература и все мы, — свою страну высмеивали, бранили беспощадно, почитали у нас все на свете худшим, но, как и классики наши, — Россией болея, любя. А вот — открывают нам, как это делается ненавидя. И по открывшимся антипатиям и напряжениям,

по этим, вот здесь осмотренным, мы можем судить и о многих, копящихся там. В Союзе все пока вынуждены лишь в кармане показывать фигу начальственной политучебе, но вдруг отвались завтра партийная бюрократия — эти культурные силы тоже выйдут на поверхность — и не о народных нуждах, не о земле, не о вымираным мы услышим их тысячекратный рев, не об ответственности и обязанностях каждого, а о правах, правах... — и разгрохают наши останки в еще одном Феврале, в еще одном развале.

И в последней надежде я это все написал и взываю, и к этим, и к тем. и к открывшимся, и к скрытым господа, товарищи, очнитесь же! Россия — не просто же географическое пространство, колоритный фон для вашего «самовыражения». Если вы продолжаете изъясняться на русском языке, то народу, создавшему этот язык, несите же и что-нибудь доброе, сочувственное, хоть сколько-нибудь любви и попытки понять, а не только возвышайте образ, как («Синтаксис» № 3, стр. 73) «у пивной, размазывая сопли по небритым щекам, мычит»... а мат оставляю докончить вашим авангардным бестрепетным перь-

17

Думаю, люди самых разных убеждений, разной веры, разных политических взглядов, но — по-мастоящему любящие Россию, болеющие за нее. остро переживающие сегодняшний разлад, — поймут большого русского писателя, оценят его гражданское мужество. Что касается «тех и этих», по обе стороны граинцы торгующих Родиной оптом и в розницу, для них эта статья «Наши плюралисты» — ненужная, вредоносная лисанина. В момент, когда они завоевывают права в Верховных Советах, когда предлагают планы раздела России на множество мелких государств, когда перечеркивают всю ее историю, является великий гражданин России и говорит всю правду о них Разве не ясио, как жжется эта правда? Разве не ясио, почему — отторгается сегодия прежде всего солженицынская публицистика? Она есть. Она существует уже отдельно от автора, она перелетает границы. Это — его слово о России, объединяющее всех, кто, как и он, делает все, чтобы больное Отечество, которое более семидесяти лет уничтожали, унижали, — возродилось

Россия встает с колен... Двсятилетиями осуществлялась денациоивлизация России. Выбивалось лоследовательно русское дворяиство, русское купечество, русское духовенство, русская интеллигенция, русская инженерия, русское крестьянство, русский потомственный рабочий класс — все здоровое, пассионарио сильное, духовно мощное. Однако, почему и сегодня нас уже ослабленных, в пучине гибели и одичания — так боятся? Какая мощная сила сидит в нашем народе? Не свидетельство ли этой силы — и явление Александра Солженицына? Есть у России духовные лидеры. Значит, возродится и вера, возродится и народ. Неизбежность возрождения — в этом заключается кредо лисателя!

Очерки. Мемуары. Документы.



Рубрику ведут Андрей Кочетов и Алексей Тимофеев.

> Летопись в рассказах лидеров, участииков и очевидцев революционных дней.

Продолжение. Начало в № 11, 1989, №№ 2---4, 7, 8, 1990. «Русские люди! Великая родина наша умирает. Близок час ее кончины. Вынужденный выступить открыто, я, генерал Корнилов, заявляю, что Временное правительство под давлением большевистского большинства Советов действует в полном согласии с планами германского генерального штаба...» — обращался 2В августа 1917 г. к народу верховный главнокомандующий русской армии, призвавший к решительным действиям, направленным на прекращение прогрессирующих повсеместно в стране «разрухи и развала». Генерал от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов (1870—1918) был широко известен в стране — выходец из простой казачьей семьи, георгиевский кавалер, участник русско-японской войны, особенную популярность принес ему дерзкий побег из германского плена, куда он попал в 1915 году. Образ Корнилова, как и других вождей «белого дела», долгие годы искажался. Между тем он с золотой медалью окончил Академию Генштаба, знал восточные языки, писал обзорные статьи о Персии и Индии и опубликовал книгу «Кашгария и Восточный Туркестан».

В августе 1917 года, казалось, его поход на Петроград имел шансы на успех — на сторону Корнилова склонялось большинство офицеров и лучшие строевые части. Вся страна устала от продолжавшегося хаоса, от неисполненных обещаний и посулов Временного правительства... Необходима была твердая власть. Ленин или Корнилов? — только так, по мнению П. Н. Милюкова, стоял вопрос. Поражение корниловского выступления было сокрушительным. Эффект оказался прямо противоположным ожидаемому организаторами. В армии окончательно упал авторитет генералов и офицеров, участились случаи их убийства, резко ухудшилось экономическое положение, продовольственное снабжение, стремительно нарастали дезертирство, безработица и преступность. Произошла радикальная большевизация

Советов, решение вопроса о власти стало вопросом времени. В чем же причины поражения верховного главнокомандующего! Конечно, сказались отмечаемые еще А. А. Брусиловым «зарывчатость» и прямолинейность Корнилова, тактические просчеты, определенный авантюризм окружения генерала. Вообще же, как и позднее, в идеологии «белого дела» отсутствовали цельность и последовательность, под одним флагом пытались объединиться очень различные по политическим воззрениям люди. Тот же Л. Г. Корнилов, как пишут в энциклопедиях, «ярый монархист», в марте 1917 года будучи назначенным командующим мятежным Петроградским военным округом, брал под араст императрицу Александру Федо-

ровну, ее детей и придворных... Как пишет в своем исследовании «Белое дело». Генерал Корнилов» (М., Наука, 1989) советский историк Г. З. Иоффе, до сих пор в зарубежной историографии идет спор о корниловском выступлении. Был ли вообще конспиративный заговор правых сил? Какова роль Керенского? Книга Иоффе — практически единственный доступный широкому читателю источник информации об одном из ключевых событий 1917 года. Автор обвиняет «реакционную военщину» в «шовинизме» и демагогии, привычно во всем оправдывая большевиков («Успех революции — высший закон!»). Конечно, пора публиковать все упоминаемые историком, еще недавно спецхрановские, архивные документы и мемуары (а их немало). Заслуживают внимания и книги белоэмигрантских историков, таких как, например, С. П. Мельгунов, и, в частности, его изданная в Париже работа «Золотой немецкий ключ большевиков».

Еще в 1928 году в издательстве «Красная газета» был выпущен в свет сборник «Мятеж Корнилова. Из белых мемуаров», откуда и взяты фрагменты воспоминаний о тех днях казачьего генерала П. Н. Краснова и не нуждающегося в особых представлениях Б. В. Савинкова. Судьба обоих, помимо участия в событиях 1917 года, достойна отдельных книг. Впрочем, и Краснов и Савинков сами были известными литераторами, первый — автор романов («От двуглавого орла к красному знамени» и др.) второй — повестей («Конь вороной», «Конь бледный») и стихов.

П. Н. Краснов, в 1919 году уехавший в эмиграцию в Германию, в 1947 году был, в числе других белых генералов, поднявшихся вместе с вермахтом на «ратный подвиг всех антибольшевистских борцов», повешен по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР. Б. В. Савинков, вернувшийся в августе 1924 г. в Советскую Россию в результате точно рассчитанной операции ОГПУ, был приговорен к 10 годам тюремного заключения, а в мае следующего года, по официальной версии, покончил с собой. В главе 9 «Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солженицын настаивает на том, что знаменитый раволюционер был убит в тюрьме. В № В журнала «Наш современник» публикуется документальная повесть Д. Жукова «Б. Савинков и В. Ропшин. Террорист и писатель».

Сам генерал Корнилов погиб во время наступления Добровольческой армии в марте 1918 г. Тайное захоронение, как пишет Г. З. Иоффе, было обнаружено красными, труп был вырыт и сожжен в окрестностях Екатеринодара...

В следующем выпуске рубрики «От Февраля до Октября» — воспоминания В. Б. Станкевича и Н. И. Махно.

Б. В. САВИНКОВ

WEXTS

KOPHUAOBЫM

И КЕРЕНСКИМ



8 июня ген. Корнилов прибыл в Каменец-Подольск. С ним приехал и его ординарец г. Завойко, который в тот же день спросил меня, что я думаю о желательности и о возможности военной диктатуры в России. Я ответил ему, что я революционер и республиканец и что всякую единоличную диктатуру считаю бедствнем для народа. Не ограничившись этим и предполагая, что г. Завойко, быть может, спрашивал меня от имени ген. Корнилова, я вечером, в присутствии М. М. Филоненко, заговорил с ген. Корниловым об его взгляде на политическое положение страны. Между прочим я сказал ему следующее: «Возможно, что когда-нибудь наступит день, господин генерал, когда у вас явится желание расстрелять меня, как революционера, и я не сомневаюсь, что вы постараетесь привести это желание в исполнение, Но я должен вас предупредить, что в тот же день я пожелаю расстрелять вас и, конечно, приложу все усилия, чтобы исполнить это». Ген. Корнилов ответил: «С Романовыми у меня соглашения быть не может. Для себя пично я ничего не хочу. К единоличной диктатуре я не стремлюсь. Я хочу одного, чтобы Россия была спасена, т. е. чтобы армия возродилась». Я поверил ген. Корнилову и думаю до сих пор, что не ощибся.

Начало июля было началом так называемого Тарнопольского разгрома. За исключением кавалерийских частей, ударных баталионов и немногих пехотных полков, наши войска бежали перед втрое слабейшим противником. Я был свидетелем этого бегства, свидетелем, как доблестные защитники родины умирали, не поддержанные резервами. брошенные на произвол судьбы своими товарищами. Большие дороги, поселки, даже поля были покрыты толпами беглецов, бросавших винтовки. бросавших орудия и если не бросавших обозов, то лишь потому, что у противника не было кавалерии. Стихииное бегство невозможно было остановить речами и резолюциями. Оно было остановлено броневыми машинами. Это был уже не первый случай, когда на юго-западном фронте пришлось применить вооруженную силу. Еще 7 июля я шифрованно телеграфировал военному министру, копии верховному главнокомандующему юго-западным фронтом и комиссару северного фронта...

9 июля я послал военному министру и одновременно верховному главнокомандующему, копия главнокомандующему юго-западным фронтом следующее телеграфное доиесение: «Дороги запружены. Много дезертиров. Большая часть без винтовок, с ранами в левую руку. Посетил позиции по Серету. Настроение пестрое. Неудачи отношу на большевистскую пропаганду, на нередкую неудовлетворительность командного состава, на нерешительность и колебания полномочных органов революционного большинства по отношению к армии. No 125, Комиссарюз Са-

Нерешительность и колебания по-

пытался прекратить ген. Корнилов. 10 июля вечером ген. Корнилов пригласил меня и М. М. Филоненко к себе, в Ставку. Мы нашли там г. Завойко. г. Завойко прочитал нам текст составленной им телеграммы на имя министра-председателя, в которой ген. Корнилов требовал введения смертной казни на фронте. Когда г. Завойко кончил читать, ген. Корнилов обратился ко мне и М. М. Филоненко с вопросом, разделяем ли мы мнение, изложенное в телеграмме. Мы ответили, что разделяем вполне. Однако я счел иужным прибавить, что нахожу, что телеграмма составлена в таких ультимативных выражениях, что дает повод истолковать ее, как угрозу Временному правительству в смысле неизбежности утверждения единоличнои диктатуры в России. Я отметил также, что в этом случае ген. Корнилов встретит во мне врага.

Ген. Корнилов согласился, что телеграмма изложена неудачно. Первоначальный, составленный г. Завойко, текст ее был уничтожен и тут же за столом у ген. Корнилова, М. М. Филоненкой, Завойко и мной был на-

Айваза в саязи с кризисом Вр. Прав. Выступление войск. Митинги, манифестации у даорца Кшесинской с лозунгами: «Долой 10 министровкапиталистов», «Вся власть С. Р. и С. Д.», «Прекратить наступление». «Конфисковать типографии буржуазных газет», «Объяанть землю государственной собстаенностью», «Контроль над производством». — Войсковые части, выделившие депутации, выставили эти же требоваиия. Вооруженные грузовики. Стрельба на улицах. Заиятие и развод мостов через Неау. — Резолюция рабочей секции Сов. Раб. Деп. о необходимости перехода власти в руки Советов. Меньшевики и эс-эры покинули заседание. Избрание особой комиссии из 15 лиц, которой поручено действовать от имени рабочей секции в контакте с В. Ц. И. К. и Петр. Сов. Раб. Деп. — Дамонстрация у Таврического дворца. — Захват типографии «Ноаое Время». — Отставка министров-кадетов -Шингарева, Мануилова, Шаховского, Некрасова и Степанова. — Распоряжание Вр. Прав. о воспрещении каких бы то ни было демонстраций. — Экстренное заседание Исл. Ком. С. Р. и С. Д. и Сов. Кр. Деп. с участиам делегатов от петрогр. зааодов и воинских частай. Большевики покинули заседание. 4 — 17 — вторник. Ночью прекра-

3 — 16 — понедельник. Забистовка

заводов Леснера, Нобеля, Пар-

виайнена, Путиловского, Нового

4—17 — вторник. Ночью прекратилась стрельба. — Рабочие Путиловского завода выделили делегацию на происходившее заседание Соаета. — Забастовки продолжаются. Приезд кронштадтских моряков. Вооруженные демонстрации. Избиение В. М. Чернова у Таарического дворца. Мобилизация Временным Правительством юикеров и казачых частей.

5 — 18 — среда. Разгром типографии и редакции газеты «Правда». Опубликованы Алексинским и Панкратовым «разоблачения» контрразаедки. — Вр. Прав. поручило министру М. И. Скобелеву и упр. военн. и морск. мин. В. И. Лебедеву соаместно с представителями В. Ц. И. К., С. Р. и С. Д. и И. К. Всер. Сов. Кр. Деп. А. Р. Гоцем и Н. Д. Авксентьевым объединить в своих руках асе дейстаня военных и гражданских властей по восстановлению и поддержанию революционного порядка в пределах Петроградского аоенного округа.

6 — 19 — четверг. Наступление немцеа на юго-западном фронте; прорыв фронта под Тарнополем. — Занятие правительственными аойсками особняка Кшесинской и Петропааловской крелости. — Постановление Вр. Прав. о наказании аиновных в призыве во время аойны офицеров, солдат и прочих военных чинов к неисполнению законоа и распоряжений военной власти, как за государственную измену. — Финляндский Сейм прияял законо-

перживаю высказанное им от слова

до слова. Комиссар Савик-

Телеграмма этв была отпривлена 10 июля министру-председателю и аоенному миннстру, а также верховному главнокомандующему. Последнкй, со своей стороны, поддержал требование ген. Корнилова, протелеграфировав А. Ф. Керенскому: «К № 3911 генераль Корнилова о необходимости ввести смертиую казнь. Требованке о введении смертной квзии на театре военных действий всемерно поддерживаю, указывая, как верковный главнокомвидующий, что это единственный способ вернуть боеспособность армии. 11 июля 1917. № 4997. Бруси-

...Временное Правительство удовлетворило требование ген. Коринлона и особым постановлением ввело смертную казнь на театре воекных действий.

С назначением ген. Коркилова главнокомвидующим войсками югозападного фронта стала возможной планомерная борьба с «большевиками». В сущности «большевикоа» в настоящем значеник этого слова в действующей армии почти не было, т. е. почти не было убежденных людей, защищающих определенную полктическую программу. «Большевизм» выражался в неисполнении боевых приказаний к в подстрекательстве к такому неисполнению, в попытках братания и в пропаганде немедленного и на любых условиях мира с Германкей. Подстрекателями и пропвгвидистами являлись или бывшие жандармы и городовые, или социалисты, до переворота принадлежавшие к «союзу русского народа» и другим подобиым организациям, кли демагоги из офицеров, надеявшиеся сделать быструю к построенкую не на боевых заслугах карьеру. Эти «большевики» имели в полках успех, потому что эксплуатировали естественное и трудно преодолимое нежелание рядового солдата идти в бой и рисковать своей жизнью. Солдатская масса, несдерживаемвя воинской дисциплиной. привыкшвя к безнаказаниости, часто разнузданная боевой жизнью к всегда недостаточно ясно сознающая необходимость защищать родину, шла охотно навстречу увещаниям не повиноваться начальству, тем более, что и начальство не во всех случаях бывало на высоте своей чрезвычайно трудной задачи. Бороться с «большевизмом» можко было только двояко: устранением из командного состава лиц, граждански неподготовленных и в боевом отношении неудовлетворительных, и суровыми карами против пропагандистов, подстрекателей и неисполняющих боевых приказании, как бы они себя ни называли и в каком бы чине ни состояли. Ген. Корнилов начал

По приказанию ген. Корнилова был арестован Камекец-Подольский

эту борьбу.

уездный комиссар Временного правительства, ибо несколько десятков крестьяи показали, что он вел в деревнях «большевистскую» пропаганду. За арестованного комиссара иступились разные союзы к общества, и делегаты их угрожали, что крестьяне всей Подольской губ. придут освобождать его из губериской тюрьмы. Ген. Корнилов выслушал эту угрозу и сказал делегатам; «Пусть крестьяне придут, но я освободить не могу». В другой раз, когда арестованный «большеник» отквзался следовать от этапного командира в тюрьму к заявил, что даже если применят к нему вооруженную силу, то к тогда он не подчинится распоря жению начальства, ген. Корнилов коротко приказал по телефону: «применить». Подобных случаев было много, и они свидетельствовали в глизах населения о том, что на Юго-Звладном фронте есть законная власть, которая не поддвется ничьим влияниям к в точности исполняет постановления Временного правительства... В полках «большевикам» стало ясно, что они не останутся безнаказанными, и «большевистская» пропагвида начала уменьшаться. Она нвчала уменьшаться еще вследствие того, что ген. Корнилов нвзначил расследование о действиях всех генералов, которые во время тарнопольского разгрома не приняли достаточно решительных мер, чтобы удержать солдатскую массу от бегства, или подалн пример колебания. У «большевиков» была отнята возможность ссылаться на то, что высшее начальство «покрывает» своих подчиненных, и что генералы не несут наказания за то, за что наказываются солдаты. И, если ген. Корнилов не останавливался перед тем, чтобы грозить расстрелом, напр., крестьянам, мешавшим уборке хлеба, то он расстрелом же грозил и помещикам, в случае, если клеб будет не убран по их, а не по крестьянской, вине, «Армия прежде всего. Без армии нельзя оборонить родины, в без родины нет свободы». Так рассуждал ген. Корнилов. И за короткое время, лока ген. Корнилов командовал войсками Юго-Западного фронта, вверенные ему армии, несмотря на военные неудачи, мало-помалу начали приходить в пооядок. Конечно, они еще не могли возродиться. Уничтоженная в один день дисциплина не могла быть восстановлена в такой же короткий срок...

Так как 8 августа А. Ф. Керенский заявил мнс, что никогда и ни при каких обстоятельствах не подпишет законопроекта о военно-революционных судах в тылу, то я просил ген. Корнилова предствинть во Временное правительство докладную записку от своего кмени, в так как разногласие мое, управляющего военным министерством, с А. Ф. Керенским, воениым министром. стало очевидным, я счел необходимым подать B OTCTBBKY.

А. Ф. Керенский отставки моей

не принял, но рассмотрения локлалной записки ген. Корнилова Временным правительством не допустил и выехал на совещание в Москву, где и произнес свою известную рачь.

По возвращении из Москвы А. Ф. Кереиский сообщил мне, что принципиально согласен с ген. Корииловым, и это его заявление дало мне возможиость вернуться к управлению делами военного мкнистерства. Тогда же по приказанию А. Ф. Керенского был составлен законопроект о военно-революционных судах в тылу, законченный к 22 августа.

Кроме этого законопроекта, в короткий срок от 17 до 22 августа, военное министерство, следуя духу программы ген. Корнилова, представило во Временное правительство три второстепенных законопроекта: о промотанни казенного имущества и оружня, о запрещении карточной игры в войсках и о рассредоточеник военно-окружных судов. Тогда же, после рижского прорыва, воекное министерство настояло на подчинении Петроградского военного округа верховному главнокомандующему и на выделении из этого округа г. Петрограда с объявлением его на военном положении. Для реального осуществления военного положения в связи с готовившимся выступлением «большевиков» по приказанию А. Ф. Керенского у верховного главнокомандующего должен был быть испрошен конный кор-

23 и 24 августа я в Ставке посетил ген. Корнилова, представил ему законопроект о военно-революционных судах в тылу, сообщил ему об уже принятых Временным правительством законопроектах и испросил конный корпус. Ген. Корнилов, у когорого постепенно нарастало недоверие к Временному правительству, выслушав меня, обещал всемерно поддерживать А. Ф. Кереиского, для блага отечества.

Таким образом, 26 аагуста программа ген. Коринлова быле накануне осуществления. Вопрос о поднятии боевой способности армик из области слов квк будто начинал переходить в область делв. Разногласия между ген. Корниловым н А. Ф. Керенским квк будто были устранены. Как будто открылась нвдежда, что Россяя выйдет из кризнса не только обновленною, но к силь-

26 августа вечером я приехал в Зимний дворец нв заседание Временного правительства, в уверенности, что на заседании этом будет рассматриваться, как это утром мне обещал А. Ф. Керенский, законопроект о военно-революционных судах в тылу. Принятие этого законопроекта, а также появление в Петрограде кониого корпуса, которое ожидалось в ближайшне дни, должны были знаменовать поворот в правигельственной политике. Я был счасттив, что А. Ф. Керенский усвоил себе, по-видимому, программу геи.

Но ожидаемое заседание не состоялось. А. Ф. Керенский вызвал меня из Малахитового зала к себе в кабинет и показал мне так называемый «ультиматум» Львова. Я ис поверил моим глазам, пвмятуя слова ген. Коринлова, сквзанные им в Ставке, что он всемерно будет поддерживать А. Ф. Керенского для блага отечества. Я предчувствовал недоразумение. Я просил А. Ф. Керенского войти в соглашение с ген. Корниловым и попытаться ликвидировать ультиматум» без огласки и без соблазна. Я указывал, что противоположное приведет к осложнениям, выгодным исключительно для противника. А. Ф. Керенский не соглысился со миой. На следующий день я в присутствии многих лиц, в том числе В. А. Маклакова, имел... беседу с ген. Корниловым по алпарату Юза...

Веседа эта укрепилв меня в увереиности, что в основе всего происшедшего лежит недоразумение. Я не знал, кто или что является причиною этого недоразумения, но я видел, что ген. Корнклов не стоит на точке зрения предъявлениого Львовым «ультиматумв». Я снова ходатвйстаовал перед А. Ф. Керенским о миркой ликвидации конфликта, но А. Ф. Керенский и на этот раз не согласклея со мною и поручил мне оборонять Петроград от ген. Корнилова в квчестве военного генерал-губернатора г. Петрограда.

Я принял это поручение по двум причинам. Во-первых, глубоко веря в бескорыстие и беззаветную любовь к родине ген. Коринлова, я не имел оснований относиться с тем же доверкем к некоторым из окружввших его лиц. Более того, я подозревал этик лиц в стремлениях монархических и опасался, что в случае неудачи предприятия ген. Коринлова, не он, ген. Корнилов, стакет во главе правительства и будет руководить правительственною политикой, в управлять Россией будут люди, едва ли в такой же мере, как он, одушевленные любовью к России. Вовторых, я, как военнослужащий. считал своим долгом беспрекословно исполиять приказания моего непосредственного начальства, даже в случае, если я и не вполне с этими приказаниями согласен. Приняа же ка себя возложенное А. Ф. Керенским поручение, я считал своим долгом, как военный генерал-губернатор г. Петрограда, не только принять все меры к обороне вверенного мне города, но и разделить в официальных документах правительственную версию о предприятик геи. Корнилова.

Твким образом, я оказался врагом человека, к которому относился с глубоким уважением, как к человеку безупречному во всех отношениях, а прямой и мужественный хврактер которого поселил во мне чувство привязаниости.

проект об автеномин Финлендин. — Зекрыте «Маленькая Газета» Суворние за погремную агиташию. — Собрание Центрального Бюро преф. союзов, Центравьного Севета ф.-зав. комитетов и правлений проф. союзов Петрограда выносво резолюцию протеста против приостановии «Правлы» с призывом и бойкоту контрреволюциенной ле-

7 — 20 — пятинца. Отъезд Керенского на фронт. -- Предписание Временного Правительства об вресте Н. Ленина, Г. Зиновьева, Л. Б. Каменева. - Обыск в квартире Н. Ле-MINISTER.

12 — 25 — среда. Постановление Врем. Прав. е восстановлении смертной назии на фронте и об организации военно-революционных судов из солдат и офицеров.

Ω

ம

17 — 30 — понодольник, Циркуляр министра внутренних дея И. Г. Церетели губериским и областным комитетам общественных организаций по земельному вопросу. Указывая на поступающие отоксюду сведения о «захвате запашек и засевах чужих полей, сиятии рабочих и предъявление непосильных для сельских хозяев энономических требований», Церетели предлагает принять «скорые и решительные меры и прекращению всех самоуправных действий в области зе-**«ЙИНФШОИТО КЫНАЛЭ**М

18 - 31 - вторинк Обращение Временного Правительства и союзным державам по вопросу об отномении правительства и войне. --Частное совещение членов Госудерственной Думы, не котором одобрена резолюция о необходимости твердой и сильной власти. Речи Милюкова, Маснениесова, Пуришиевича, Родичева и др., направленные против Советов Раб. и Солд. Деп.

19 - 1 - среда. Увольнение верховного главнономандующего Брусилова. Назначение на его место ген. Корнилова. Назначение Филоненко комиссаром Временного Правительства при верховием главном манд. Назначение комиссара Юго-Западнего фронта Б. В. Сваникова -- ДСТЭННИМ ОТОНИОО МОЖИМДЕОМОЙ Запаление министра земледелия В. М. Чернова об отставке. -- Приказвине главнопомандующего Юго-Западным фронтом в закрытии съезда казанов фронта. - Привлечение и ответственности Н. Ленина. Г. Зиновьева, Л. Каменева и др. по 251 и 100 ст. угол. улож.

20 — 2 — четверг. Временное Правительство утвердило 1 раздел проекта положения о выборах в Учредитекьное Собрание.

22 - 4 - суббота. Постановление Ц. К. кадетской партии о есемерной поддержие Временного Правительства, ноторое образует А. Ф. Керенский, — Официальное заявление А. Ф. Керенсиого о том, что

# CHACTY

# APMUH



28 августа, в 4 часа утра, я прибыл в Могилев. Когда я в 9 часов вышел, чтобы ехать в Ставку, Могилев имел обычный вид. На станции, как и всегда, толпились офицеры, много было солдат ударных баталионов с голубыми щитами, нашитыми на левом рукаве рубахи с изображением белой краской черепа и мертвых костей. Не понравились они мне. Чем-то бутафорским веяло от этих неаккуратно сделанных нарукавных нашивок... Я всю войну провел на познции. В ставке я никогда не бывал, даже и в штабах армни за все три года войны счетом был три раза. Я с любопытством оглядывал большой город и массы солдат, ходивших по нему. Проехал взвод туркмен, и я полюбовался их прекрасными статными лощадьми. В общем был полный порядок.

После небольших формальностей меня пропустили в дом верховного главнокомандующего. Главнокомандующий был занят, и мне предложили подождать на площадке 2-го этажа парадной лестницы. Вскоре туда поднялся искалеченный офицер. Он страстно, в повышенном тоне стал говорить мне о том, что баталнон инвалидов постановил предоставить себя в полное распоряжение верховного главнокомандующе-

го и что он приехал с депутацией заявить об этом генералу Корнилову, О Корнилове он отзывался восторженно со слезами на глазах, «Тяжело же должно быть теперь положение главнокомандующего, — подумал я, — если инвалидам приходится его защищать». Во время разговора с инвалидом меня потребовали в кабинет начальника штаба. Начальник штаба сбивчиво и неясно, видимо сильно волнуясь, объяснил мне. что только что Корнилов объявил Керенского изменником, а Керенский сделал то же самое по отношению к Корнилову, что необходимо арестовать Временное правительство и прочно занять Петроград верными Корнилову войсками, тогда явится возможность продолжать войну и победить немцев. С этой целью Корнилов двинул на Петроград 3-й конный корпус, который с приданной к нему Кавказской Туземной дивизней разворачивается в армию, командовать которой назначен генерал Крымов. Кавказская дивизия разворачивается в Туземный корпус приданием к ней 1-го Осетинского и 1-го Дагестанского полков. Я же назначен принять от Крымова 3-й конный корпус, чтобы освободить его для командования армией. Сложная работа разворачивания Кавказской Туземной дивизии в корпус шла на походе, да и не на настоящем походе, а в вагонах железнодорожных эшелонов. На деликатное дело военного переворота были брошены части с только что назначенными начальниками. Туземцы не знали Крымова, Уссурийская конная дивизия 3-го корпуса не знала меня.

На мой вопрос, где же я могу настигнуть свои корпус, начальник штаба очень неуверенно начал говорить, что корпус может быть уже в Петрограде или в Пскове, в Пскове наверное, что туземцы или в Павловске, или на станции Дно, что все движется эшелонами и в данное время связи еще нет. В это время дверь кабинета начальника штаба распахнулась и в иее быстрыми, твердыми шагами вощел невысокого роста генерал, аккуратно одетый, с коротко остриженными черными волосами и черными нависшими над губою усамн. Лицо его было смуглое, глаза узкие, чуть косые и с сильным блеском, быстрые. Я никогда не видал раньше Корнилова, но сейчас же узнал его по портретам. Я предста-

- С нами вы, генерал, или против нас? — быстро н твердо спросил меня Корнилов.
- Я старый солдат, ваше высокопревосходительство, — отвечал я, и всякое ваше приказание исполню в точности и беспрекословно.
- Ну, вот и отлично. Поезжайте сейчас в Псков. Постарайтесь отыскать там Крымова. Если его там нет, оставайтесь пока в Пскове; нужно, чтобы побольше было генералов в Пскове. Я не знаю, как Клембовский. Во всяком случае явитесь к не-

му. От него получите указания. Да поможет вам Господь! — Корнилов протянул мне руку, давая понять, что аудиенция кончена.

Поезд на Псков отходит в 2 часа дня, было всего половина 12-го, и я пошел пешком по Могилеву в штаб походного атамана. На улицах толпилось очень много ударников из ударных баталионов, они щеголевато отдавали честь, но видимо были смущены, собиралнсь кучками и о чем-то шептались.

В штабе походного атамана у меня все были старые знакомые и сослуживцы. И начальник штаба, генерал от кавалерии Смагин, и Сазонов, и чины штаба, полковник Власов н Греков, были уверены в полном успехе дела. Они мне подробно рассказали о том, что Керенский определенно ведет армию к полному разложению и, если он останется у власти, солдаты покинут фронт и станут брататься с немцами. Керенский совершенно подчинился Исполнительному Комитету Совета Солдатских и Рабочих Депутатов, того Совета, который издал приказ № 1. Правительство ничего не стоит и ничего не понимает; России угрожает гибель. Спасти может только диктатура, и в решительную минуту, когда самое существование России висело на волоске, верховный главнокомандующий взял на себя свергнуть Керенского и стать во главе России до Учредительного Собрания.

Тут же мне показали приказ Корнилова, написанный в сильных, но слишком личных тонах. «Сын казакакрестьянина» звучало как-то не у места и не отвечало всему тону приказа, написанного не по-крестьянски. В приказе звучала фальшь. Я ее сейчас заметил. В штабе походного атамана ее не замечали, но солдаты и казаки уловили ее сразу и потом только ее и видели. Психология тогдашнего крестьянина и казака была проста до грубости: — «долой войну. Подавай нам мир и землю. Мир по телеграфу». — А приказ настойчиво звал к войне и победе. Керенский, который лучше понимал настроение массы, сейчас же учуял эту фразу, и его контрприказ, объявлявший Корнилова изменником и контрреволюционером, сразу завоевал симпатии солдатской массы. Разговаривая со Смагиным и Сазоновым, я откровенно высказал и следующие свои взгляды по поводу всего дела.

Замышляется очень деликатная и сильная операция, требующая вдохновения и порыва. Соир d'état\*, — для которого неизбежно нужна некоторая театральность обстановки. Собирали 3-й корпус под Могилевом? Выстраивали его в конном строю для Корнилова? Приезжал Корнилов к нему? Звучали победные мар-

• Государственныи переворот (фр.)

ши над полем, было сказано какоелибо сильное увлекающее слово, боже сохрани - не речь, а именно слово, — была обещана награда? Нет, нет и нет. Ничего этого не было. Эшелоны ползли по железным путям, часами стояли на станциях. Солдаты толпились в красных коробках вагонов, а потом, на станции, толпами стояли около какого-нибудь оратора — железнодорожного техника, постороннего солдата, - кто его знает кого? Они не видели свонх вождей с собою и даже не знали, где они. Я помню, как гр. Келлер повел нас на штурм Ржавендов и Топороуца. Молчаливо, весенним утром, на черном пахотном поле выстроились 48 эскадронов и сотен и 4 конные батареи. Раздались звуки труб, и на громадном коне, окруженный свитой, под развевающимся своим значком явился граф Келлер. Он что-то сказал казакам и солдатам. Никто ничего не слыхал, но заревела солдатская масса «ура», заглушая звуки труб, и потянулись по грязным весенним дорогам колонны. И когда был бой, казалось, что граф тут же к вот-вот появится со своим значком. А он был тут, он был в поле и его видели даже там, где его не было. И шли на штурм весело и смело.

Тут все начальство осталось позади. Корнилов задумал такое великое дело, а сам остался в Могилеве, во даорце, окруженный туркменами и ударниками, как будто и сам не верящий в успех. Крымов неизвестно где, части не в руках у своих начальников.

Легенда о «всаднике на белом коне», въезжающем победителем в город, слишком сильно въелась в народные умы, чтобы ею можно было

пренебрегать, совершая соир d'état. Все это я высказал в штабе. Но меня разуверили и успокоили: Керенского в армии ненавидят. Кто он такой? — штатский, едва ли не еврей, не умеющий себя держать фигляр, а против него брошены лучшие части. Крымова обожают, туземцам все равно, куда идти и кого резать, лишь бы их князь Багратион был с ними. Никто Керенского защищать не будет. Это только прогулка, все подготовлено.

Но тогда еще менее мне было понятно, почему же в эту прогулку не пошел сразу с нами Корнилов.

В штабе походного атамана горячо желали мне успеха, но сами волновались, сами боялись даже Могилева. Я хотел идти на станцию пешком. Меня не пустили.

 Нельзя, милый друг, — сказал мне Д. П. Сазонов. — Мало ли что может случиться. Мы тебе дадим автомобиль.

Смагин навязал сопровождать меня сотника Генералова, случайно бывшего у них, опять-таки под тем предлогом, что мало ли что может выйти, и всегда хорошо иметь при себе верного и надежного человека.

В час дня я был на станции, получил место в прямом скором поезде и в ожидании его сел оосдать. На станции я узнал, что только что уехал из Ставки в Петроград на паровозе Филоненко, приезжавший от Керенского уговаривать Корнилова. Рассказывавший мне это офицер сказал, что Корнилов убедил Филоненко в правоте своего поступка и Филоненко будто бы теперь помчался уговаривать Керенского принять диктатуру Корнилова, причем Корнилов оставлял за Керенским пост министра юстиции.

В разговор вмешался другой офи цер и стал доказывать, что Керенский никогда не примирится с постом министра юстиции, что он крайне честолюбив и сам жаждет диктатуры, при этом рассказывал те сплетни, которые ходили тогда, что Керенский спит в постели императрицы и носит белье императора.

Ш

ቧ

Делалось страшное, великое дело, а грязная пошлость выпирала отовсюду.

В 2 часа 50 минут я с сотником Генераловым сел в отведенное нам купе и поехал к Петрограду.

Поезд шел поразительно точно. Провожатый вагона говорил нам, что все железнодорожники на стороне Коринлова, что они мечтают, чтобы кто-либо обуздал беспардонные банды солдат, которые носятся теперь по всем путям, загажнвают вагоны первого класса, быют стекла, срывают обивку и терроризируют всех железнодорожников.

По пути я обдумывал, что же мы должны будем делать. Нашей задачей, сколько я мог понять в Ставке. являлся арест членов Временного правительства и арест солдатских и рабочих депутатов, иными словамн захват Зимнего дворца, Смольного института и Таврического дворца. Какое и откуда сопротивление мы могли встретить? Конечно, «краса и гордость революции» - матросы вступятся за своего вождя и героя, может быть, рабочие и, весьма вероятно, Петроградский гарнизон, который стал в положение преторианцев и боится, что Корнилов отправит его на фронт. Наших сил было мало. Но считаясь с трусливым настроением петроградских солдат, с тем, что корпус представляет из себя отборных бойцов, считаясь с тем, что уличный бой вести очень трудно и офицеры Петроградского гарнизона, училища и проч., вероятно, на нашей стороне, можно было рассчитывать и на успех. Хотелось только возможно скорее увидеть корпус собранным в поле, как грозная сила, со всеми его батареями и пулеметами, а не иметь его разбросанным по путям железной до-

Невольно задумывался и о своем положении. В случае удачи — ореол славы Корнилова захватит и нас, его сотрудников; в случае крушения дел нам придется разделить его участь — тюрьму, полевой суд и смертную казнь. Однако чувствовал, что и в этом случае идти надо, по-

он считает необходимым при преобразовании правительства исходить кз тах начап, которые нм былн преемственно аыработаны и изпожены в декларациях. — Приказ ген. Корнипова о расстрепе без суда сопдат, виновных в грабежах при оставлении Тарнопопя. — Арест ген. Гурко, изобличенного в монархической пропаганде на фронте, заявившего себя в пареписке с Никопаем Романовым поспе революции приверженцем царского строя. — И. К. Моск. Сов. Р. и С. Леп. постановил протестовать в самой категорической форме «против посягательста на солдатские комитеты, в какой бы форме и откуда бы онн ни исходипи». Постановпение И. К. по тепеграфу сообщено Временному Правительстау, всем армейским комитетам и комиссарам армий.

23 — 5 — аоскресеньа. Ц. К. кадетской партии постановил предоставить право чпенам партии по личному выбору А. Ф. Керенского войти в состав Временного Правитальства. — Арест Л. Д. Троцкого и А. В. Луначарского. — Арест в Могилеве прапорщика Крыленко «по обвинению в преступной агитации», как члена партии с.-д. большевикоа. 24 — 6 — понедельник. В заседании Временного Правительства утверждан новый состав Временного Правитепьства: министр-председатель и военный и морсной министр — А. Ф. Керенский, заместитель мин.предс. и министр финансов --- Н. В. Некрасов, министр внутр. деп ---Н. Д. Авксентьев, юстиции - А. С. Зарудный, народного просвещения — С. Ф. Опьденбург, торговпи и промышпенности — С. Н. Прокопоанч, почт и телеграфа --- А. М. Никитин, труда — М. И. Скобапев. продовольствия — А. В. Пешехонов. государственного призрения — И. Н. Ефремоа, путей сообщания — П. П. Юренев, обер-прокурор синода — А. В. Карташев, иностранных деп — М. И. Терещенко, земпедапия — В. М. Чернов, управляющий аоенным министерством -Б. В. Савинков, морским министерством — В. И. Лебедев, министерством финансов — М. В Бернацкий. — Соглашение между ген. Корниповым и Времанным Правитель-CTBOM.

26 — 8 — среда. Открытие VI-го съезда Р. С.-Д. Р. П. (большевиков). 27 — 9 — четверг. Представление министра труда Времанному Прааитепьству о воспрещении ночных работ женщин и подросткоа в фабрично-заводских, горных и горно-заводских прадприятиях. -- Обложение государственным подоходным налогом бывшего императора и его семьн. — Совещание прадставителей политических и обществанных организаций по обороне страны а Таврическом дворце. — Конспиратианое совещание казаков в Новочеркасска при участии Каледина. Караулова, Бардижа и Богаевского.

тому что не только морально все симпатии мои были на стороне Корнилова, но и юридически я был прав так как получил приказание от своего верховного главнокомандующего н обязан его исполнить. Характерио то, что ни я, ни генерал Смагин. Сазонов, ни офицеры штаба походиого атамана, мы ни разу не останавпивались иад вопросом о том, к какой политической партии принадлежат Корнилов и Крымов, куда будут они гнуть, если окажутся у власти. А между тем мы знали, что Корнилов считался революционером, что Крымов, которого почему-то считали монархистом и реакционером, нграл какую-то таниствениую роль в отречении государя императора и сносился и дружил с Гучковым. Мы все так жаждали возрождения армин и надежды на победу, что готовы были тогда идти с кем угодно, лишь бы выздоровела наша горячо любимая ар-

Спасти армию! Спасти какою угодно ценою. Не только ценою жизни, но и ценою своих убеждений — вот, что руководило нами тогда и заставляло верить Корнилову и Крымову.

В 6 часов утра, 29 августа, мы прибыли на станцию Дно, и здесь нам заявили, что поезд дальше не пойдет: между Вырицей и Павловском путь разобраи, идет перестрелка между всадниками Туземного корпуса и солдатами Петроградского гарнизона, вышедшими навстречу. Все пути были заставлены эщелонами с частями Туземного корпуса. В зале 1 и II классов и в буфете, несмотря на ранний час, столпотворение вавилонское. Офицеры, всадники, солдаты. Кто спит на полу или на лавке, кто уже обедает, кто пьет чай, кто разложил карты и в толпе откровенно диктует приказание. Кухонный чад, волны табачного дыма и отсутствие какого бы то ни было воинского порядка. Масса знакомых — в 1915 г. я командовал 3-й бригадой Кавказской Туземной дивизии меня обступила. Никто толком ничего не знал. Эщелоны застряти на всем пути, но никто не знал, что делать, приказаний ни от кого получено не было. Осетины и дагестанцы могли подоити только через несколько дней. Командир Туземного корпуса, князь Багратион, находился верстах в восьми от станции в каком-то имении. Туда ехал командир Ингушского полка, полковник Мерчуле, я переговорил по телефону с князем и поехал к нему, чтобы сговориться.

Странно было проезжать по шоссированной дороге между мокрыми. порыжелыми кустами нвы и смотреть на болотистые луговины и уже зототые березы, такие близкие и родные мне с детства, так напомнившие дачи и маиевры всей моей жизни; и геперь предстояли тоже маневры, ио голько какие!

По пути попадались всадники, и так не гармонировали они своими изношенными серыми черкесками и рыжими папахами, своими поджа-Рымк горскимк лошальми, сухими лицами с длинными носами — с печальной природой плаксивого се-

Князь Баграткон только что встал. Ночью он получил пакет от Крымова и теперь пригласил меия рассмотреть с ним прислвиную ему диспозицию. Диспозицию и план Петрограда, приложенный к ней, рассматривали таинственно, как заговорщики. Приказ Крымова говорил о том, что делать, когда Петроград будет занят. Какой дивизней занять какие части города, где иметь наиболее сильные караулы. Все было предусмотрено: к заиятие дворцов и банков, и караулы на вокзалах железион дороги, телефонной станции, в Михайловском манеже, и окружение казарм, и обезоружение гаринзона -не было предусмотрено только одного - встречи с боем до входа в Петроград. Сам Крымов был в Пскове, но собирался мчаться дальше в самый Петроград, впереди своих войск. Прочитавши это приказание, князь Багратион поехал со мною на станцию Дно. Там был телефон с Вырицей, откуда командир 3-й бригады, князь Гагарии, мог донести Багратиону о том, что происходит.

Произошло же следующее: третья бригада, шедшая во главе Кавказской Туземной дивизии, у станции Вырицы наткнулась на разобраниый путь. Черкесы и ингуши вышли из вагонов и собрались у Вырицы, а потом пошли походным порядком на Павловск и Царское Село. Между Павловском и Царским Селом их встретили ружейным огием, и они остановились. По донесениям со стороны, вышедшие навстречу солдаты гвардейских полков драться не хотели, убегали при приближении всадников, но князь Гагарин не мог идти один с двумя полками, так как попадал в мещок. Надо было пододвинуть вперед эшелоны Туземной дивизии и начать движение 3-го конного корпуса на Лугу и Гатчину, а гле находился 3-й конный корпус. никто точно не зиал. Где-то тоже на путях, а Уссурийская конная дивизня даже сзади. Надо было ударить по Петрограду силою в 86 эскадронов и сотен, а ударили одною бригадою киязя Гагарина в 8 слабых сотеи, наполовину без начальинков. Вместо того, чтобы бить кулаком, ударили пальчиком — вышло больно для пальчика и нечувствительно тому, кого ударили.

На станции Дио стояли эшелоны Кавказской Туземной дивизни. Было очевидно, что подать их вперед эшелоиами нельзя. Все равно почему. Потому ли, что иастроеине железнодорожников после воззвания Керенского изменилось, и оии уже были против Корнилова и называли его изменником, потому ли, что технически, при разрушенном пути, нельзя было подать эшелоны вперед, но эшелоны стояли, а ки. Багратион не рисковал выгрузиться и идти

походом к Вырице. Казалось далеко.

Мой поезд на Псков должеи был отойти в 2 часа. Около этого времеии на станцию прибыло 2 эшелона Приморского драгунского полка. Солдаты сейчас же выскочили из вагонов и собрались на опушке леса за путями. У них уже были воззвания Керенского, к они горячо обсуждали, кто изменник, Корнилов или Керенский. Комаидир полка. полковиик Шипунов, узнавши, что я нахожусь на станцин и что нвзнвчен командиром 3-го конного корпуса, пошел представиться мне к просил меня поговорить с солдатами.

Я отправился за пути. Солдатская толпа сейчас же обступила меня. Я вгляделся в лица. Хорошке, славные, честные это были лица. Драгуны были прекрасно, щегольски одеты и отлично выправлены. Я сказал им, кто я. Сказал, что я знаю полк еще по японской войне, когда был с инми на охране побережья у Кайджоо и видел их в бою под Дашичао. Я прочел и разъяснил им приказ Корнилова.

— Мы должны исполнить приказ нашего верховного главиокомандующего, как верные солдаты, без всякого рассуждения. Русский народ в Учредительном Собранни рассудит, кто прав, Керенский или Корнилов, а сейчас иаш долг повиноваться.

 Господин генерал, — отвечал мие солндный подпрапорщик, вахмисто со многими геоогиевскими крестами. — Оборони Боже, чтобы мы отказывались исполиить приказ. Мы с полиым удовольствием. Только, вишь ты, какая загвоздка вышла. И тот изменник, и доугой изменник. Нам дорогою сказывали, что генерал Корнилов в Ставке уже арестован, его нет, а мы пойдем на такое дело. Ни сами не пойдем, ни вас под ответ подводить не хотим. Останемся здесь, пошлем разведчиков узнать, где правда, а тогда -- с нашим удовольствием — мы свой солдатский долг отличио поиимаем.

Но оставаться на станции Дио. когда каждая минута былв дорога н каждый лишний солдат был иужеи Крымову в Пскове, я считал невоз-

— Хорошо, — сказал я. — Я с вами согласен, что без разведки мы не можем кинуться в бой. Ваш путь идет через Псков. В Пскове находится главнокомандующий Северным фронтом. Я еду сейчас в Псков и, если главнокомандующий подтвердит приказ генерала Корнилова, мы обязаны его исполнить.

 Совершенно правильно, раздались голоса солдат. - Мы исполним то, что нам скажут в штабе фронта. Так пусть и будет.

Я надеялся нв солидарность между генералами. Я был уверен, что генерал Клембовский станет на точку зрения Корнилова — необходимости спасать, но не разрушать ар-

Драгуны разошлись по вагонам, и через полчаса их эшелоны потяиувись по свободному пути на Псков. В 5 часов пополудик прибыл и мой псковскии поезд, и я поехал с инм,

обгоняя в пути драгунские эшелоны. Ночь была темная, августовская. На остановках то я, то сотник Генералов выходили на ствиции и ходили мимо драгунских эшелонов. И почти всюду мы видели одну и ту же картину: где на путях, где в вагоне, на селлах у склоинвшихся к ним готовами вороных караковых лошвдей сидели кли стояли драгуны и среди них юркая личность в солдатской шинели. Слышались отрывистые

— Товарищи, что же вы! Керенский вас из-под офицерской палки вывел, свободу вам дал, в вы опять захотели тянуться перед офицером, да чтобы в зубы вам тыкали. Так,

— Товарищи! Кереиский за свободу и счастие народа, а генерал Корнилов за дисциплину и смертную казиь. Ужели вы с Корниловым?

 Товарищи! Кориилов изменник Россин и идет вести вас на бой на зашиту иностранного капитвла. Ои большие деньги на то получил, а Керенский хочет мкра!..

Молчали драгуиы, но лица их становились все сумрачиее и сумрачнее. Приверженцы Керенского пустили по железным дорогам тысячи агитаторов и ни одиого не было от Корнилова.

Какая страшная драма разыгрывалась в душе солдатв в эти дии? Какие ужасные мысли медленно полали и копошнлись в его мозгу? Начальники с верховным главнокомандующим, генералом Корниловым, вели солдат против Временного правительства, того Временного правительства, которое дало им неслыханную свободу, которое, не отказываясь на словах, отказалось на деле от войны, потому что лето, -- пернод упорных сражений, - проходило тихо, если не считать двух неудавшихся наступлений — июньского на юго-западном фронте и июльского на северном...

После революции, - даже и помимо приказа № 1, - между офицерами и солдатами появилась пропасть. Революция для солдата это была свобода, а свобода — о трицанке войны. После революцин и отречения императора война исчезла из понятия солдата. Ведь войну все время называли капиталистически-имперьялистской. Императора больше не было; для того, чтобы окончательно освободиться от войны, надо было теперь освободиться от капиталистов; об этом кричали по всей армин большевики. Такие речи я слышал, когда меня, 5 мая, судил трибунал Видиборского солдатского совета, таких же речей я наслушался и от солдат III-й пехотной дивизии перед убийством комиссара Линде. Солдат устал от воины, окопная жизиь ему насмерть надоела, его тянуло домой, на ту самую землю, которой он, наконец,

добился. Дезертировать мешал страх 1—14— вторник. По распоряженаказання, и солдат ждал и прислушивался только к одному слову, и это слово было мир. Временное правительство и особенно Исполнительный Комнтет Совета Солдатских и Рабочих Депутатов это слово произносили часто, то принимая, то отрицая возможность мира, они думали, значит, о мире, обсуждали его. Вонны хотели только генералы и офицеры, потому что она им выгодна, так как дает им чины и награды -так внушали солдату, к солдат этому верил. Керенский вовсе не был популяреи, как личность, как оратор, как идейный человек; смеялись над его жестами и его пафосом, но Керенский был их адвокатом и защитником перед офицерами и генералвмк, и потому был любим не как Керенский, а как идея мира. Уже то, что он был штатский, а не офицер. давало надежду солдатам, что он пойдет против войны за мир, потому что ему-то мнр был нужеи, а не война. И мы увидим, как отметнулась солдатская масса от своего кумира Керенского и готова была предать его, как только Керенский пошел за войиу, отказался от мира «по телеграфу». Мир «по телеграфу» дали большевики, и солдатская масса по-

Среди солдатской массы некоторые части выделялись из общего уровня. Вследствие воинственного воспитания домв, вследствие того, что война давала ие только один несчастья, но и выгоды, которыми дорожили и дома, в домашнем быту: производство в офицеры, георгиевские кресты, иногда добыча — на воину был взгляд более благожелательный. Эти части были части казачьи. Казаки вследствие своего воспитания дольше не приинмали мира. Но и казаки были разные. Были воинственные войска с твердыми традициями, и были войска невоинственные с традициями молодыми, в одних и тех же войсках были стаиицы воинственные к миролюбивые. Потому-то Корнилов к выбрал для выполнения своей цели казаков и горцев Кавказа, что в них идея мира «по телеграфу» не свила еще прочного гнезда и они согласиы были повоевать

На призыв Корнилова к войне солдатская масса уже знала, как ответить. Ей это подсказали опытные и умелые агитаторы. Арестовать офицеров и послать делегатов в Петроград за указанкями. Все шесть месяцев после революции это было самое обычное дело. Чуть что - выбрать делегатов, сиабдить их мандадами и ай-да! в Петроград в исполком, которому верили, как богу. Недовольны пищей, фельдфебель по старой привычке смазал по уху за провиниость, не сменили старого ротного — в исполком, там свои рассудят истниным, правильным, честным солдатским и рабочим

Предоставлениые самим себе, то-

нию Временного Правительства б. царь Николай Романов с семьею отпрвален в г. Тобольск.

3 — 16 — четверг. Приезд ген. Корнилова в Петроград для доклада Временному Правитальству о состоянии фронта. - В заседании Временного Правительства с участиам Корнилова был лоставлен вопрос о распространении закона о смертной казни на всю Россию. Проект поддержан Савинковым и Лебедеяым. — Приказом по армии Керенский объявил «сласибо» казакам за подавление беспорядков в июльские дни. — Открытие 2-го торгово-промышленного съезда в Москве, на котором П. П. Рябушинский произнес известную фразу о «костлявой руке голода». - Освобождение Л. Б. Каменева из тюрьмы. — Генеральный Секретариат Украйны обратился к населению с воззванием, в котором указывает иа рост контрреволюционных организаций на Украйне. — Закрытие

6 — 19 — воскресенье. Совет союзв казачьих войск постановил довести до сведения Временного Правитепьства ультиматум о недопустимости смены ген. Корнилова.

ഥ

ம

7 — 20 — понедельник. В рабочей секции Сов. Раб. и Солд. Делутатов принята резолюция протеста против арестов большевиков и смертной казни. Поспано приветствие арестованным Л. Д. Троцкому, А. В. Луначарскому, Коллонтай и освобожденному из тюрьмы Л. Б. Каманеву. — Оспобождение из тюрьмы черносотенных деятелей: Бадмаева, Зпотникова, Жеденева, Глинки. — Гяавный комитет союза офицеров армии и флота разослал по телеграфу военному мннистру, главкам фронтов и команд, армиями свое постановление о несменяемости ган. Корнилова. — Запрещение Всероссийского армайского съезда главнокомандующим юго-зал. фронта. Протест Румчерода. — Сообщение о массовых арестах членов войсковых комитетов а д. армии. Савинков распорядился закрыть казанскую большевистскую газету «Рабочий».

9 — 22 — среда. Постановлением Временного Правительства аыборы в Учрадительное Собрание назначены на 12 ноября 1917 г., а срок созыва Учредительного Собрания — 28 ноября. Совещание общественных деятелей в Москве отправило телеграмму Корнилову, в которой признается праступлением «всякое покушение на лодрыв авторитета Корнилова».

12 — 25 — суббота. Олубликован манифест — VI-го съезда Р. С.-Д. Р. П. [большевиков] ко всем трудящимся, рабочим, солдатам и крестьянам России. — Открыяось Московское Государственное Совещание. На Моск. Гос. Сов. прокурором

орецензи

ные выводы из предложен-

ной ему информации

до-масонского заговора и

истоках возникновения не-

CRACHOEO FOCY REDCTRONHOLO

Особенное же в болиморе ---

стремление провести четкий

политический и культурный

водораздел между совет-

скими евреями, стоящими

на патриотических позициях,

антисемитизма в СССР

идеалу, запоздалым при знанием того, что высшие истины рождаются в борь бе идей. А вот В. Афанвсь ев толкует гласность, как открытость, доступность ин формации. Та же неодинвковость, а то

н полярность точек зрения наличествует и тогда, когда ввторы сборника ведут речь о развитии гласности после апреля 1985 года, о ревльных гарактиях гласности, о том, какие пределы полжка кметь гласность, или же гласиость лишь тогда ствиовится гласностью, когда она без берегов.

СУДЬБА ПЕРЕСТРОЙКИ.-М.: Политиздат, 1990.

мяниеся в застрявних на путях эщелонах, казаки и соллаты, смушаемые воззваниями Керенского и его агитаторами, и пошли по этой проторенной за шесть месяцев дорожке арестовать офицеров и послать делегации в Петроград спросить, что делать. Итак, в то самое время, когда Крымов расписывал диспозицию занятия Петрограда, а ингуши и черкесы перестреливались с гвардейскими стрелками, Керенский же и Временное правительство не знали, что делать, и думали о бегстве — вель наступали на них казаки и ликая ливизия с самим бесстрашным Корниловым, — к ним, которых должны были арестовать, за советом и помощью явились представители комитетов Донской и Уссурийской дивизий и команда связи, составлеиная из соллат, а ие горцев, как представители дикой дивизии!

Ясно было, что все предприятие Корнилова рухнуло, еще и ие начав-

Керенский обласкал казаков. Он тут же произвел наиболее речистых и подхалимистых двух казаков в офицеры, велел им ехать обратно с приказом, остановиться и арестовать тех офицеров, которые будут требовать дальнейшего движения на Петроград. Генералу Крымову послал приказ приехать к нему для переговоров. И твердый, волевой человек, генерал Крымов, послушался. Он сел в автомобиль с алъютантом. подъесаулом 9-го Донского казачьего полка, Кулгавовым, и помчался в Петроград, предавая этим Корни-

Поехал он с грозным решением требовать от Керенского, угрожать ему, поехал глубоко взволнованный и сильно потрясенный...

Таковы были события за те сутки, которые солдаты и казаки провели в вагонах, стоя на станциях замершей в каком-то сне железной дороги. Иногда по чьему-то никому не известному распоряжению к какомуиибудь эшелону прицепляли паровоз и его везли два, три перегона, сорок, шестьдесят верст, и потом он оказывался где-то в стороне, на глухом разъезде без паровоза, без фуража для лошадей и без обеда для людей. В то время, как штаб Корнилова был парализован и, выпустивши части, на этом и успокоился, пособники Керенского в лице разных мелких стан-Ционных комитетов и советов и даже просто сочувствующих Керенскому железнодорожных агентов и большевиков, которые уже начали свою работу, запутывали положение корпуса до невозможности.

30 августа части армии Крымова, конной армии, мирно сидели в вагонах с расседланными лошадъми при полной невозможности местами вывести этих лошадей из вагонов за отсутствием приспособлений по станциям и разъездам восьми железных дорог. Виндавской, Николаевской, Новгородской, Варшавской, Дно — Псков — Гдов, Гатчина — Луга, Гатчина — Тосно и Балтийской. Они были в Новгороде, Чудове, на ст. Дно. в Пскове, Луге, Гатчине, Гдове, Ямбурге, Нарве, Везенберге и на промежуточных станциях и разъездах. Не только начальники ливизий, но даже командиры полков не знади точно. где находятся их эскадроны и сотни. К этому привело путешествие по железной дороге армии, направлениой для гражданской войны. Отсутствие пищи и фуража естественно озлобило людей еще больше. Люди отлично понимали отсутствие управления и видели всю ту бестолковщину, которая творилась кругом, и начали арестовывать офицеров и начальников. Так большая часть офицеров Приморского драгунского. 1-го Нерчинского, 1-го Уссурийского и I-го Амурского казачьих полков были арестованы драгунами и казаками. Офицеры 13-го и 15-го Донских казачьих полков были в состоянии полуарестованных. Почти везде в фактическое управление частями вместо начальников вступили комитеты. Начальнику 1-й Донской казачьей дивизии, генерал-майору Грекову, удалось собрать некоторые части своей дивизии под Лугой. Он решил пойти походом на Петроград. Но вернувшиеся из Петрограда члены комитета привезли приказ оставаться и требование генералу Грекову явиться к Керенскому. Генерал Греков, понимая, что после отъезда Крымова ему ничего не остается делать, как ехать к Керенскому, сел в автомобиль и поехал в Петроград. Еще раньше туда же отправился и начальник Уссурийской конной дивизии, генерал-майор Губин, увлеченный к Керенскому своим комитетом.

Генерал Корнилов рассчитывал на полное сочувствие своему плану всего генералитета... Но... ошибся... Он был моложе многих. Были другие, которым тоже хотелось играть роль... Генерал Клембовский вместо помощи, или хотя бы нейтралитета по отношению к Корнилову, снесся с Керенским и покинул Псков, оставив вместо себя начальника гарнизона, грубого и ловкого, не стесняющегося менять убеждения Бонч-Бруевича ...

#### РЕДКИЕ КНИГИ ОБ ЭТИХ ДНЯХ:

Катков Г. Н. ДЕЛО КОРНИЛОВА. Серия «Исследования по новейшей русской истории». Под общей редакцией А. И. Солженицына. Париж, 1988. ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ПЕТРОГРАДСКИЕ ОБШЕГОРОЛСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ БОЛЬШЕВИКОВ В ИЮЛЕ И ОКТЯБРЕ 1917 г. м.— П., 1927. ИЗ ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВО-ЛЮЦИИ В КИЕВЕ (Воспоминания участников). Киев, 1927.

В ДНИ ВЕЛИКОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕ-ВОЛЮЦИИ. Эпизоды борьбы в Петрограде в 1917 году. М., 1937.

Мосновского округа Стапем сдепано сообщение Керенскому о раскрытии контрревопюцнонного заговора. Начапись аресты в Москве, Петрограде, на юге России, а также в Сибири (Тобольск). — В Москае политическая забастовка-протест против Московского совещания. Бастуют трамвай, газовый завод, прислуга, фабрики. Митинги на фабриках и заводах. — Однодневные забастоаки в Киеве, Костроме и других городах.

13-26 — воскресенье. Прнезд а Москву ганерала Корнипова. -На Государственном Совещанни речи Керенского, Ааксентьева, Прокоповича. Некрасова. — Запрещен созыв съезда фронтовых и армейских комитетов, назначенный на 15 августа. — Письмо А. В. Луначарского в газетах о голодовке арестованных в «Крестах». - Вышел № 1 газеты «Пропетарий», органа Р. С.-Д. Р. П. (большевиков), и № 1 газеты «Сопдат».

14-27 - понедельник. Чхеидзе огласил на Московском Государстаенном Совещании декларацию объединенной демократии. Речи представителен Государственной Думы, Корнилова, Капедина.

.0

ட

15-28 — вторник. На Государственном Совещании речи Брешковской, Кропоткина. Ппеханова: симаолическое рукопожатие Бубликова н Церетепи. Выступпение Рязанова от имени профсоюзов. — Открытие в Киева съезда представителей народов и обпастей, стремящихся к автономно-федеративному переуст-

ройству России. 16—29 — среда. Опубликовано постановление об изменении 100 и 101 ст. уг. ул.; новым законом карается каторжными работами посягательство на изменение государственного строя или покушение на это преступление. — Попытка, вопреки манифесту Временного Правительства от 18-31 июля, открыть заседание Финпяндского Сейма. Здание Сейма занято отрядом войск. Депутаты, прибывшие к назначенному сроку, а зал заседаний не пропущены. Заседание состояпось в здании земских чинов. Тапьман Сейма заявил протест против незакономерного недопущения Сейма. — Гельсингфорсский Соает Р. Д. большинством 157 голосов протна 125 признап, что роспуск Сейма не соответствует прииципам демократии. — Открытие церкоаного собора. Гор. голова, эс-эр Руднев, выступив с приветствием от имени думы, заявил: «Пока будет жить русский народ, горячим ппаменем будет гореть в душе его аера христианская».

Печатается с сокращениями по книге В. Максакова и Н. Нелидова «Хроника революции», выпуск 1, 1917 год. Госиздат, М.-Пг., 1923.

#### MUP CAXAPOBA

Так случилось, что хотя имя академика А. Д. Сахарова было давно и хорошо известно, увидели и услышали мы его, в сущности, незадолго до смерти. Как будто предчувствуя ее, он словно торопился сказать нам то, что полагал важным для себя и ana Hac.

Но смысл его речей, его идем, тшательно скоывавшиеся от нас в течение двух десятилетий, мы получаем -эшкотобн-оп атронжомков му осознать только теперь. В ленинградском отделении издательства «Советский писатель» вышел небольшой сборник работ по гуманитарным вопросвм, написанных А. Д. Сахаровым в 1971---1989 годах. Среди них автобиографические заметки «О себе»: «Памятная записка Л. И. Брежневу»: статьи «Мир через полвека», «Мир, прогресс, права человека», «Неизбежность перестройки»; «Выступление на Первом съезде народных депутатов СССР» и

другие материалы.

Читаешь эти работы и возниквет странное чувство: кажется невероятным, что актуальнейшие политические категории сегодняшнего дня уже пробивались к нам и десять, и двадцать лет назад, могли, если б услышали А. Д. Сахарова, стать достоянием общества еще тогда. Не хотели услышать. Не закотели «допустить». Охраняли, выяснилось, застой. Кстати, и это слово было уже тогда в лексиконе А. Д. Сахарова. Но ведь выдвигались и такие понятия и формулы. как «гласность», «ликвидация «выборов без выборов». «свобода религиозных убеждений и религиозной деятельности», «увеличение хозяйственной самостоятельности всех производственных единиц», «ликвидация «Бюрократическое руководство..., - утверждал А. Д. Сахаров, - неэффективно в решении текущих задач прогресса...» Не правда ли. очень знакомо по современному политическому словарю нашей общественной жизни? А ведь это из «Записки» Брежневу, 1971 г.! Ну дв дело ведь не в приоритете, а в осуществлении. Тем более, что А. Д. Сахаров сам не раз скромно оговаривается, что его мысли о мире, прогрессе, правах человека есть лишь «базирующаяся на доступных» ему «свелениях и личном опыта» некая сумма либеральных и гуманистических илей, не являющихся «очень новыми и оригинальными». Но даже с учетом такой авторской самооценки они воспринимались властями как угрожающие системе, на верху которой так удобно расположились те, к кому отважно и наивно взывал ученый безумец. Снова убеждаемся, что нет пророка в своем отечестве!

И ныне, когда мы обрели гласность и благодаря этому обретению узнаем, как за нее боролся А. Д. Сахаров: когда знакомимся с его МЫСПЯМИ --- ВЫСТОАЛАННЫМИ. котя, порой, и не бесспорными: когда задумываемся над тем, как убеждения человека определяют его судьбу, мы несомненно получаем очень важные нравственные уроки.

Они особенно необходимы всем нам в это сложное время новых самоопределений. кризиса во всех сферах жизни, усугубляемого неутомимыми потугами властей довлеть самим себе; странных, в частности, метаморфоз, происходящих с некоторы-

ми бывшими единомышленниками А. Д. Сахарова. Что же до его идей, содер-WALLINYCE & CTATLEY COOPHINE то чем скорее они исчерпают себя, сделавшись нашей обыденностью, тем видиее будет вклад А. Д. Сахарова не только в оборону нашей несвободы, но и - в дело нашай свободы, нвдежно обороненной всеми институтами гуманного, правового, духовно и зкономически сильного государства.

Б. ПЕТРОВ

Андрей Сахаров. МИР, ПРО-ГРЕСС, ПРАВА ЧЕЛОВЕ-КА. — Л.: Советский писатель, 1990.

#### ПРАВДА И ЛОЖЬ

шении к себе думают сами евреи? К сожалению, зта сторона «еврейской темы» по-прежнему считается как бы наудобной для публичного обсуждения. И оттого многие предубеждеиня являются таковыми, что не основываются на фактах, и наоборот, существуют

которых необходимо, чтобы занимать ту или иную позицию в так называемом вврайском вопросе.

Весьма полезным поэтому представляется выход брошюры Антисионистского комитета советской общественности «Перестройка и еврейский вопрос» (М.,

ка, таких, например, как OUNDAMENTAG ELO NESSERRINO большая статья В. И. Рабиновича, «Письмо к другу» П. В. Довгалевского, «Евреи — не сионисты» Е. Шварца, «Две платформы сионистов в еврейском культурном движении». «Резолюция Всесоюзной читательской коиференции журнала «Советиш Геймланд» и других, рассматриваются различные исторические и современные аспекты еврейского вопросв с точки зрения, так сказать, самих его носите-Читатель получит здесь

краткие сведения об истории еврейской диаспоры. расселения евреев на территории Укрвины. Белоруссии и России. О том, почему столь большой процент еврейского населения по отношению к его общей численности участвовал в революционном движении и какую цену заплатили сами евреи за активное участие в построении казарменно-

1989). В материалах сборни-

ПЕРЕСТРОЙКА И ЕВРЕЙго социализма. О правде и домыслах относительно жи-CTH - M 1989

🦳 Книга представляет собои воеобразный коллективный ответ ив ряд волнующих общество вопросов. Средн ввторов: проснувшвяся ОДнажды известиой всему миру Нинв Андреевв и один из е постоянных оппонентов главный редактор «Огонькв» В. Коротич, ректор Московской ВПШ В. Шостаковский и опервтор стана Нижметвгильского метвллургиеского комбината В. Ярин. порреспондент вмериканского журнала «Тайм» Пол Хофхайнц и недавний репактор «Правды» В. Афанвсьев, писвтель Чингиз Айтматов и председатель чувашского колхоза «Леинская искра» А. Айдвк сотрудник югославской газеты «Политика» Ристо Баялски и бывшин первый секретарь Ленинградского горкома КПСС, а ныке заместитель председателя КПК при ЦК КПСС А. Герасимов, член редколлегии журналв «Coветскии Союз» А. Аджубей и учитель **пенинградский** Е Ильин

каждого из них своя позиция, свои убеждения, свои взгляды на жизиь, в зиачит - к собственное понимвние глесности. Так, для Н. Андреевой гласность это «путь к истине, но не св мв истинв». А вот В. Коротич наствивает ка том, что **«гласность** была и оствется частью системы всенвродного контроля»... «Гласность сильна, и бояться надо не ее. -- утверждает он,

а того, что онв странкым

**А.** СЕДЫХ

СУДЬБА ГЛАСНОСТИ

# ИСКУССТВО

ЕЛЕНА ПЛАХОВА

10движникі

Графика. Живопись. Скульптура.

Нынче утром вышел и опъянел от прелести утра. Тепло, сухо, кое-где с глянцем тропинки, трава везде то шпилъками, то лопушками, лезет из-под листа и соломки; почки на сирени; птицы поют уж не бестолково, а уж что-то разговаривают.

Из записной книжки Л. Н. Топстого, 8 anpens 1882 г. Вот Лев Николаевич Толстой, сдержанный и лиричный, для миогих, знакомых с его хрестоматийным воплощением, незиаемый, восстает из своих писем к жене, Софье Андреевне, писанных в Ясной Поляне:

«Необыкновенная красота весны нынешнего года в деревне разбудит мертвого. Утром опять игра света и теней от больших, густо одевшихся берез прешпекта по высокой уже темно-зеленой траве, и иезабудки, и глухая крапива, и все — главное, маханье берез прешпекта, такое же, как было, когда я, 60 лет тому назад, в первый раз заметил и полюбил красоту эту» (3 мая 1897 года).

Почти сто лет тому назад весиа была такой же прекрасной и бурной, летевшей к людям с опережением иедели на три, как и сейчас. И так же густо стояла крапива с бепыми и алыми язычками цветов, и так же приветливо махали зелеными гривами березы известного по ромаиу «Воина и мир» «прешпекта», ведшего к дому Толстых в Ясной Поляие.

«Прешпект» — дорога мемориальная. По ней работники яснополянского музея стараются без надобности не ходить, «на ногах» не разносить. Сразу вспоминаю рассказ одной ученой дамы, побывавшей в составе делегации видных советских историков во Франции. «Вообразите, нам как следует не показали миожество всемирно известных памятников. Мы не смогли попасть туда, осмотрели только сиаружи! Когда же мы выразили свое кедоумение, французы сказали: если их эксплуатировать так, как вы эксплуатируете свои «мемории», туристы буквально разнесут их на ногах за 300 лет! Вы богаты, у нас памятников меньше. Мы не можем позволить варварски обращаться с ними». «Какие все-таки молодцы!» — неожиданно заключила она.

Да, в Ясной Поляне — трепет и возвышенное чувство по отношению к ее великому жителю, даже - к его отдалениым родственникам, ко всему, что связано с «крутом Толстого» — отличительная черта, особый стиль понедения сотрудников музея. Да и всех коренных ясиополянцев. Мир Толстого — его литературные произведения, память о нем — о личности, о человеке, мыслителе, философе, не терпит иичего суетного, злобного, мелко-10, а вернее — отторгает от себя. Мир — необъятный и притягательный. Неслучайно те люди, которых встречата я на яснополянской земле, пленены Толстым навсегда. Где бы они ни были, их мысли устремлены к этому месту, которое они считают самым светлым и счастливым на земле. Ясная Поляна — влечет и зовет, как свет давно ушедшей звезды, и многие ее работники, труженики, служители, возвращаются сюда спустя годы, чтобы жить и умереть здесь, на земле Толстого, рядом с ним. И служить ему, его памяти верно.

Как хорошо, что у пушкинского Михайловского есть Гейченко, у Эрмитажа — Пиотровский, у ленинградских цворцов и парков — Кучумов, а у Ясной Поляиы — Пузин.

Николай Павлович Пузин, старейший работник ясиополянского музея. Он автор лучшего путеводителя по Ясной Поляне, на его счету — шестьдесят печатных работ, посвященных «кругу Толстого». Его неспециая. изящная речь, обставленная старомодными галантными оборотами, прекрасиые манеры, конечио, пришли из детства, воспитаны и восприняты от людей, окружавших его. Он как бы не затронут «соцкультурой» и всем, что она несет в себе, хотя много лет был администратором и руководителем и что-то, коиечно, «утрясал», «добывал», «пробивал», «согласовывал», «озадачивал» подчиненных и неустанно работал над «повышением их идейного уровня». Он знавал разные времена, ведь ясноволянский музей — живой организм. Приходят и уходят многие люди, сотрудикки. Но Николай Павлович Пузин, кажется, был здесь всегда. И он, хранитель музея. хранитель его традиций, а по существу — хранитель огня, что теплится в этих местах и влечет к себе всех, кому дорого творчество великого русского писателя, где бы они ни были.

Я заметила, как приветливы и сердечны с Николаем Павловичем его коллеги, как уважительны и кокетливы милые дамы. Все — от суровых старух-смотрительниц то молоденькой большеглазой библиотекарши. Есть



еще, слава Богу, мужчины, рядом с которыми чувствуещь себя женщиной!.. Быть может, это тоже — отблеск Льва Николаевича Толстого, в свое время — лучшего жениха в России, статного, красивого тои мужской красотой, что так притягивала к себе, в две недели покорила юную очаровательную певунью - Софью Берс!.. Лирические струны души великого Толстого, «звучащие» в «Анне Карениной» (вспомните объяснение в любви Кити и Левина... Так и сам Лев Николаевич открыл свои чувства младшей дочери придворного медика), в «Войне и мире», «звучат», казалось бы, так знакомо. Но - опятьтаки! — со всей полнотой звучат они в ясноподянских дневниках писателя, в его интимных письмах и в рукописной книге Софьи Андреевны Толстой «Моя жизнь». Вечная спутиица Толстого, его секретарь и переписчина на протяжении долгих, долгих лет. Адресат его нежнейших писем — и в годы глубокой старости, где Толстой, кажется, превосходит несравненного Тургенева в описании природы и чувств, что охватывают человека при соприкосновении с ней. Как жаль, что книга эта до сих пор не издана. А ведь лет двадцать назад она готовилась к печати в издательстве «Художественная литература» и почему-то так и осталась в «портфеле»...

Так ведь. Николай Павлович?

Да. Как раз в то время, в 1969 году, наступил срок выполнить волю Софьи Андреевны и опубликовать эти записки. Прошло 50 лет со дня ее смерти... Вот здесь, на этой кровати, она скончалась от воспаления перких...

Мы стоим в комнате Софьи Андреевны Толстой в яснополянском мемориальном доме-музее. Как это ни банально звучит, но что так - то так: меня не покидает чувство, будто хозяйка ненадолго оставила ее и скоро вернется. Все вещи — подлинные. И великолепные, изящные вышивки, и знаменитое красное вязаное покрывало на кровать Льва Николаевича (перед самой смертью Софья Андреевна начала новое, точную копию старого — на случаи, «если иной толстовец захочет взять его на память...»). изящны, профессиональны небольшие полотна, принадлежащие ее кисти. Не менее интересны, профессиональны и фотографические работы, выполненные Софьей Андреевной и щедро представленные в экспозиции... Нет, совсем необычный, талантливый человек был спутником Толстого, женой, матерью тринадцати его детей! Дом Льва Николаевича, такой теплый, уютный — живои! во многом дело рук ее. Музей Толстого еще в большей степени обязан еи. Так говорит Николаи Павлович Пузин, и мы не можем не согласиться с ним, покорясь его авторитету, его такту и верности фактам, которые он, проведший в этих дивных местах такое великое множество экскурсий, что и трудно сосчитать, как трудно сосчитать звезды в небе, всегда ставил во главу угла. Мне посчастливилось однажды в толпе литераторов слушать экскурсию Гейченко. Теперь — великая удача! — в Ясной Поляне я иду по дому Толстого вслед за Пузиным. Бьют старинные нортоновские часы, отсчитывая время в мае 1990 года, а он — и я вместе с чудным моим собеседником, там, во времена легендарные, как говаривали в старину, «баснословные», когда здесь, в «комнате под сводами», творил и жил великий человек.

- Понимала ли Софъя Андреевна гениальность Льва Николаевича? Что бы ни говорили, это несомненно так! Какие письма в самые высокие инстанции писала она, отстаивая его честь, его право мыслителя, человека... Жаль, что Толстого, — продолжает Николай Павлович, не понимали и не понимают сейчас. Проклятие, анафема церкви до сих пор лежит на его имени... Толстоймыслитель, один из величайших русских философов, мало нзвестен читающему миру. Толстой-христианин пока что — тайна за семью замками для широкого читателя. Да, конечно, существует 90-томное собрание сочнений писателя. Тираж томов, содержащих его религиозные, философские произведения, дневники и письма пять тысяч экземпляров. Каково?!

Сознаюсь, и я прочитала эти тома в свое время в Ленинской библиотеке. А это значит, что не очень-то вдумчнво, по-школярски. А надо бы изучить, понять, проникнуть!..

— Верьте себе, учил Толстой, разум вас не обманет, когда вы от всей душн стремитесь к правде, истине, добру, — говорит Николай Павлович, как бы обращаясь не только ко мне, но и к некоему невидимому собеседнику. И продолжает: — Толстой раскрепощал мышление. А это было страшно и подозрительно тем, кто правил тогда страной...

Мы идем к дому Волконского, в котором вынужденно размещается и библиотека, и дирекция. Его мощные, словно вылитые из чугуна стены зимой славно удерживают тепло, а летом прохладу. В легкой одежде в бнблиотеке, на первом этаже, пробирает ощутимый озноб. Но все забываешь, созерцая, перебирая книжные сокровища толстовского дома!

— О, библиотека при Льве Николаевиче была великолепна! Когда состоялся раздел имущества, старший сын Толстого, Сергей Львович, вывез в свое имение девять возов книг!.. Всегда думаю об этом — и сердце сжимается! — голос Николая Павловича печален. — Почти все книги сторели в огне, поглотившем многие помещичьи усадьбы и не пощадившем усадьбу сына Толстого. А останься они здесь, уцелели бы. Ясная Поляна не была разграблена. Память Толстого здесь, во всей округе, тогда — и сейчас, свята. Это гордость, счастье, быть одноземельцем Льва Николаевича. Счастье, которого мне, к сожалению, не было дано...

Николай Павлович Пузин родился в Орле. Двоюродный внучатый племянник поэта А. А. Фета. Человек, павсегда плененный Толстым, миром великого писателя. его Ясной Поляной. Он дружил с Сергеем Львовичем Толстым, еще задолго до войны, часто приезжал в Ясную. А работать здесь начал в 1944 году, с Софьей Андреевной Толстой-Есениной. Не работать даже — по крупицам восстанавливать, возрождать из руин то, что осталось от яснополянского мемориала после изгнания фашистов с этой святой земли.

— То, что описал Лев Николаевич в «Войне и мире» (а он знал войну, был храбрым офицером), как французы-завоеватели грабили нашу землю, не так ужасно, как то, что сделали с Ясной фашисты. Они сожгли библиотеку, топили печь книгами, мемориальной мебелью, в комнате Софьи Андреевны устроили казино, наконец, осквернили кабинет Толстого. Не пощадили и его могилы. Ну, а отступая, сожгли дом... Счастье, что рядом с домом был старын колодец, заложенный, но полный воды, современник Льва Николаевича! Счастье, что яснополянские жители — старики, женщины, дети, прибежавшие из деревни спасать дом Толстого, вспомнили о нем!..

Николай Павлович опять останавливается, смотрит вдаль, как будто сквозь толщу лет пытается увидеть и тот радостный и страшный день освобождения, и себя в этом дне...

— Нет, я пришел сюда, в Ясную, позже. А спасали ее, рискуя своей жизнью, и простые крестьяне, и научные работники Ясной — Сергей Иванович и Мария Ивановна Шеголевы, Мария Петровна Маркина, молоденькая девушка Клавлия Литвинова. Это Мария Ивановна буквально заслонила собой от фашистов кожаный диван Толстого, на котором родились его детн... На пепелище Ясной молодые красноармейцы, ученики яснополянской школы, уходя на фронт, клялись отомстить за Толстого. Льва Николаевича чтили в Ясной, свято чтили. Без них, яснополянцев, разве можно было бы воссоздать дом Толстого, мир Толстого?.. А ведь это проросли зерна, брощенные его рукой. Это дали всходы и школа в яблоневом саду, где учительствовал Толстой и его дети, народная библиотека, созданная Толстым... Во многих домах, когда я приехал работать в Ясную, я видел на стенах портреты Льва Николаевича, среди портретов близких, подственников...

А кругом все жужжало, нежилось на солнце, бродило, как молодое вино. Мы вышли в сад, и яблони цвели точно так, как написал когда-то Лев Николаевич, «словно хотели улететь на воздух». И соловьи, перекрывая другие птичьи голоса, перекликались звоико и гулко, как через речку. И жимолость, знаменитая яснополянская жимолость и не менее знаменитая сирень смотрели всеми своими цветками — тысячью, миллиардами глаз

на высокое солнце. И только дубы, совсем, как в «Войне и мире», еще не развернули листвы и среди буйной зелени стояли почти оголенные, покрытые маленькими, словно тронутыми ржавчиной, листьями...

— Дубы?.. — «Деревья умирают стоя»... Погибли великолепные старые ели, высыхают дубы и яблони, мелеет речка.

— Умирают?

 Да, умирают. И какие старые, прекрасные деревья! Невосполнимая утрата. Когда в грозу молния ударит в любимое дерево — какая болы А в наши дубы ударила страшная, рукотворная молния. Это — отравленный возлух, отравленный дождь, Ясная Поляна с двух сторон окутана дымами двух промышленных «гигантов». Один из них, на Косой горе, металлургический завод. При нем - мощное цементное производство. Другой сосед пострашнее — объединение «Азот». Мне горько говорить об этом. Я, старый человек, чувствую бессилие перед этим Молохом. Он требует человеческих жертв — там аварии стали привычным делом! У работающих на «Азоте» какая-то анестезия души. Бесчувственные, холодные люди. Как-то яснополянцы во главе с нашим экологом Юлией Клементьевной Федоровой провели вместе с работниками предприятия митинг в защиту природы. Получилось хорошо. Все дружно говорили высокие слова о Толстом, о Ясной Поляне, возрожденной после войны из руин. Но - кто знает? - не страшнее ли эта незаметная, методичная разрушительная деятельность «атмосферных воздействий», «газовых атак», всего того, что можно было назвать - в духе времени - экологическим стрессом. Этого, как ни странно, не понимают наши соседи. Не понимают и не хотят понять. Работники «Азота» дружио говорили о том, как им хорошо работается, как о них заботится администрация, какой хороший есть у них профилакторий, замечательные заказы... Мы пытались переубедить их, изменить отношение к Ясной Поляне. Пытались достучаться до их сердца. Пожалуй, это немиого удалось тогда... У нас в музее есть удивительный человек — Юлия Клементьевна Федорова. Она самый наш стойкий боец за чистое небо над Ясной, за природу. Вы знакомы с ней?..

...Конечно, знакома. Зимои в Москве мы познакомились. Еще тогда я поразилась твердости, которая прочитывалась в глазах этой хрупкой женщины, даже — какойто одержимости, когда речь заходила об экологической обстановке в Ясной Поляне, вокруг заповедника. Это Юлия Клементьевна подвигла редакцию сделать целый номер журнала во славу Толстого. Это она, агроном, биолог по образованию, совершенно свободно цитирует высказывания великого писателя по памяти. Это она — настоящий столп яснополяиского общества, Толстовского фонда, способная подставить плечо под основание благополучия заповедника. Уверена — без нее не были бы так свежи и чисты родники и источники Ясной, а лес полон птичьего пения и света. Благодаря ее усилиям плодоносят старые яблони, цветут толстовские сирени и жимолости

Быть может, услышав это, она иронично бы заметила нечто вроде, мол, и солнце б утром не вставало... Но, думаю, все-таки сдержалась бы. И, находясь рядом с ней, я чувствовала, что ее общество как-то духовно поднимает меня... Читая дневники Льва Николаевича перед поездкой в Ясную, в записи, относившейся к «Кругу чтения», прочла подобное описание состояния человека и в который раз подивилась неисчерпаемости и красоте мысли русского гения, его человеческой прозорливости. Я еще вернусь к записи от 2! января 1905 года... А пока продолжим разговор о хранительнице яснополянских рощ, лесов и источников, которую я, к сожалению, в заповеднике не застала. Но ее присутствие ощущалось, между тем, во всем. Юлия Клементьевна деистаительно хранит этот особый яснополянский мир. Окружающую среду, говоря прозаически. И на этом пути не знает усталости. И дай ей Бог сил, ведь по Ясной Поляне, на разных уровнях, было принято 44 постановления, в том числе — и правительственные. Но этот уголок земли, как оказалось, никак не защищен от произвола ведомств. Щекинский «Азот», проектная эксплуатация которого рассчитана на

20 лет, благополучно, выполняя и перевыполняя план, трудится вот уже четвертый десяток, вырабатывая, в том числе, и искусственный белок. Завод мечтает об экологической защите, а пока, методом глубокого бурения, усиленно создает на своей территории скважины для сбросов химических отходов. Все это почему-то названо «создает полигон». Интересно, что или кого в таком случае собирается испытывать гигант «волшебнины-химии»?.. В 4 километрах от этого сосела Ясной расположен завод химического волокна. Новая линия колоссальной мошности готовится выпускать линолеум. Оба предприятия, к тому же, неудачно «привязаны» к местности. Неудачно по отношению опять-таки к Ясной Поляне. «Роза ветров» указывает на заповедник: все выбросы несет к нему... Зимой идет желто-черный снег — это в полную мощь работает цементный завод. Построенный тоже очень давно, без достаточной экологической защиты, он также «воздействует» на Ясную Поляну... Первыми стали погибать ели. За ними — знаменитые яснополянские дубы.

«Я ие рискнула бы предложить ребенку яблоко из иашего сада», — сказала мне тогда, в свой приезд в Москву, Юлия Клементьевна. Мы листали папку с копиями документов об экологическом состоянии Ясной, справку, обобщающую последние данные, фиксирующие то, что происходит с ее уникальной природой. Ни слова не сказала моя собеседница о том, как дается ей эта борьба с мощными ведомствами, которые красивыми словами о благе простого советского человека прикрывают свои совсем неблаговидные действия. Борьба с ними, этими ведомствами, конечно, изматывает, и в ией, как в капле воды, отражается все то, что происходит у нас в обществе. А точнее, это противостояние, которое само — порождение «остаточного» подхода к нашей культуре, к нашему великому прошлому, а, в конечном итоге, к человеку, давно стало делом жизни Федоровой. И та красота лесов и вод, что входят и вливаются в заповедник, живет во многом благоларя ее усилиям. Во имя этой красоты, спасения и сохранения нашего духовного достояния, нашей памяти о великом человеке, она и протнвостоит. Не буду описывать всего, что предприняла в борьбе за Ясную Поляну, за ясное небо над ней, Федорова. Противостояние продолжается. Пока, в этой сложной экономической обстановке, химволокно сильно перевешивает одноразовые шприцы, производство которых можно было бы наладить в Шекино, потрать государство 300 миллионов рублей на переоборудование «Азота»... А на культуру, похоже, по-прежнему денег не хватает. И — дело ли это? — если она сама перейдет, как рекомендуют иные экономисты, «на вольные хлеба», на «подножный корм». Образование, похоже, уже переходит. Культура, частично, тоже. Ясная Поляна — на хозрасчете. «Торговцы в храме»... Что дальше?..

35 лет проработала здесь Юлия Клементьевна Федорова. Как ухожен яснополянский парк, какая чистота кругом! Радуют, успоканвают душу «прекрасные виды», ландшафт, тактично вплетены в рисунок его цветы, кустарники: чисты, зеркальны пруды, ухожены старниные козяйственные постройки. В графской конюшне живут вороные лошадки. Они так славно «оживляют картинку», что открывается взору из окна дома Волконского, из кабинета ученого секретаря Толстовского фонда, заместителя директора музея по научной работе Виталия Борисовича Ремизова.

— Это Юлия Клементьевна придумала — «вписать» живую лошадь в наш яснополянский пейзаж, сделать живым музейным экспонатом. А еще мы хотим уговорить директора пустить местных ребятишек купаться в пруду возле «каменки», у ворот. Юлия Клементьевиа здорово поработала над тем, чтобы вода была там чистой. Ведь и при Толстом там разрешалось купаться всем... Музей должен житы.

Виталий Борисович Ремизов — один из самых молодых работников музея. Впрочем, это не совсем так. Когдато он, плененный Толстым, его личностью, учением, начал работать здесь. Затем уехал в родной Воронеж, окончил аспирантуру, защитил диссертацию, преподавал таки вернулся. (Кстати, в этом номере мы публикуем его статью о педагогике Л. Н. Толстого).

- А мне иногда в Туле, где я живу, не хватает воздуха Ясной...
- И мне показалось, что в Туле воздух страиныи. Да и в Ясной он вовсе ие так чист и свеж, как писал Лермонтов, и не похож из «поцелуй ребеика», хотя здесь столько зелени!
- Это все «роза ветров», выбросы щекинского «Азота». Зато когда пройдет дождь, гроза!.. Впрочем, я оптимист. Увереи, что все-таки одолеем ведомства. Вся жизнь устраивается так, что их диктат в конце концов будет минимальным. Конечно, чудес в мире не бывает. Все идет по своим законам, но если попытаться всю жизнь во всей полноте охватить разумом, то ясно, что жизнь чулесиее всяких чулес!
- Вы толстовец?
- Быть толстовцем значит совершать нравствеиный подвиг, без крика и шума, каждодневно, постоянно, серьезио. А вы откуда так хорошо знаете произведения Толстого?
- Начетничество! У меня неплохая память, а перед поездкой сюда мне случайно попалась одиа хорошая книга, аот она: «Л. Н. Толстой. В чем моя вера?»
- Рад, что кикга, которую выпусквет наше издательство, возрожденный нами ясиополянский «Посредник», добралась до Москвы. Честно говоря, ради этого я вернулся в Ясную. Мне кажется, Ясная Поляна должна жить особой духовиой жизнью, излучать особую, интеллектуальную ауру, как при Льве Николаевиче. Во всяком случае, мы будем к этому стремиться. Однажды я слышал такне слова: «Людям иужен свет. Свет дает электрическая лампочка. Но лампочка мертва, если она не подключена к электрической энергин, развитой во Вселенной. Также и людям: нужно благо жизии, и они получат его, когда жизнь их подключена к силе жизии, развитой во Вселенной...» Ясная Поляна должна быть подключена к жизни н сама должна давать жизнь. Толстой неисчерпаем. Он похож на таинственный лес, и каждый может найти в нем свою дорогу к добру, свету!

Толстой — предтеча многого из того, над чем сейчас бьется человечество. Он считал основой всего — любовь, деятельную любовь, позволяющую понять каждого человека. И. главное, познать себя...

- Чтобы познать учение Толстого, наверное, нужна пелая жизнь?
- Основа любовы! Не делай другому того, что себе ие желаещь! Поступай с другими так, как желал бы, чтобы поступали с тобой... Да, чтобы познать Толстогомыслителя, философа, надо быть подготовленным к этому. Надо виимательно читать его труды. А они — увы! доступны немногим. Шире открыть дверь в его огромный мир — главиая задача нашего издательства, «Посредника». Необходимо, крайие необходимо вернуть великого русского мыслителя Льва Николаевича Толстого в нашу духовную жизнь. Его «разнесли» по работам исследователи, обобрали многие литераторы, философы, пользуясь тем, что философские и религиозиые труды мало кзвестны или неизвестны совсем. Вспомикте, когда в последний раз переиздавалась его гениальная книга «Путь жизни», духовный итог его исканий? Там есть такне провидческие слова: «Тремя путями люди приходят к познаикю истины: путь размышления — самый благородиый, путь подражания — самый легкий, путь тяжелого опыта — самый трудный». Тяжелый опыт — о, этого у нас в избытке. Мне кажется, пока мы избрали все-таки путь подражания... А благородный путь, путь размышлеиня? Нас отучили идти им.
- Что же пелать?
- Обратитесь к учению Толстого, там есть все! Уверен, если широко представить его учение, жить станет лучше, мы станем чише.
- А готовы ли мы к восприятню Толстого во всеи его сложности и простоте?
- Именно так: простоте, ясности. Толстой смитал, что истина должна быть проста, ясна и доступна всякому человеку, даже — неграмотному. У нас сейч

на филологическом факультете университета. И все- вальной грамотности, удивительно мало по-настоящему образованных, интеллигентных людей. Впрочем, разговоры об «образованщине» уже скучны, «общее место». Пора от задушевных бесед переходить к делу. Таким делом я считаю просветительскую работу Яснополянского музея, Толстовского фонда — «Посредник», «Круг чтения». возрождение толстовских школ, педагогики. Школ — для всех, самых демократичных. Силами музея, которыи хоть и «хозрасчетен», этого не сдвинуть с места. Надо подключить «весь мнр», людей, способных на благородиме поступки, «душк прекрасиме порывы». Поэтому и создан Толстовский фоид.

- А не стаиет ли он еще одиой, так сказать, «надстроечной» ассоциацией?
- Ни в коем случае. «Друзья Толстого» действуют по всему мкру, не только во Франции, где находится штабквартира этой организации. Хотелось бы, чтобы похожим на нее стал к наш фонд. Чтобы осуществлять образовательную программу Льва Николаевича, нужны немалые средства. Толстой из 12 тысяч дохода, что приносила ему Ясная Поляна, 8 — расходовал на школу, библиотеку, издательскую, просветительскую деятельность. При «остаточном» принципе, в сложиейшем экономическом кризнсе, да еще перед лицом непоиятного «регулируемого рынка» трудно ждать милости от Минкульта. Поэтому и создан фонд. Но ои еще хорош и тем, что способен объединить людей — для нравственного самосовершенствования, для добра. В коиечном итоге — для духовного возрождения нации. Толстой — величайший русский гений, способный объединять сердца для благородных целей. Яснополянский поход, праздикк, на который собираются люди со всей страны, показал нам это. Вы знаете, какое изречение, древиее, китайское, включил Лев Николаевич в свой «Круг чтения»? Вот, послушайте: «Если вы можете научить человека добру и не делаете этого — вы теряете брата».

Мы хотим приобрести сто тысяч братьев, настоящих друзей Толстого!

Хорош яснополянский вечер. Заповедник пустеет. Важный кндус погружен в себя, стоя перед домом Толстого. Его ждет переводчица. Последние посетители — иркутяие, отдыхающие иеподалеку, в доме отдыха «Ясная Поляна», устало бредут по «прешпекту», вертя головами по сторонам, словно стремясь запечатлеть в своей памяти красоту этого места... Я оказалась права: они пришли попрощаться, осмотреть все еще раз, основательно, напоследок. Запечатлеть!

Что же, тем, у кого зрительная память хороща, это нетрудио. И стеклянный пруд возле «каменки», и громады тополей со стволами, похожими на слоновьи иоги. и желтые солнышки одуванчиков на полянке возле дома Волконского, легко входят в память, в зрительный ряд. А в плоть и кровь — слова Льва Николаевичв Толстого, его утвердительное: «Несомненно, можно духовно поднимать и спускать себя тем обществом присутствующих или отсутствующих людей, с которыми общаешься» (Дневник, 21 января 1905 года).

Ведь как прав наш великий писатель! И я, как то цветущее дерево, тоже, кажется, хочу «улететь на воздух». Как хорошо, что у Ясной Поляны есть такие труженики, хранители. Подвижники. У Ясной Поляны, а, значит, и у Толстого. У нашей культуры. У нас с вами.

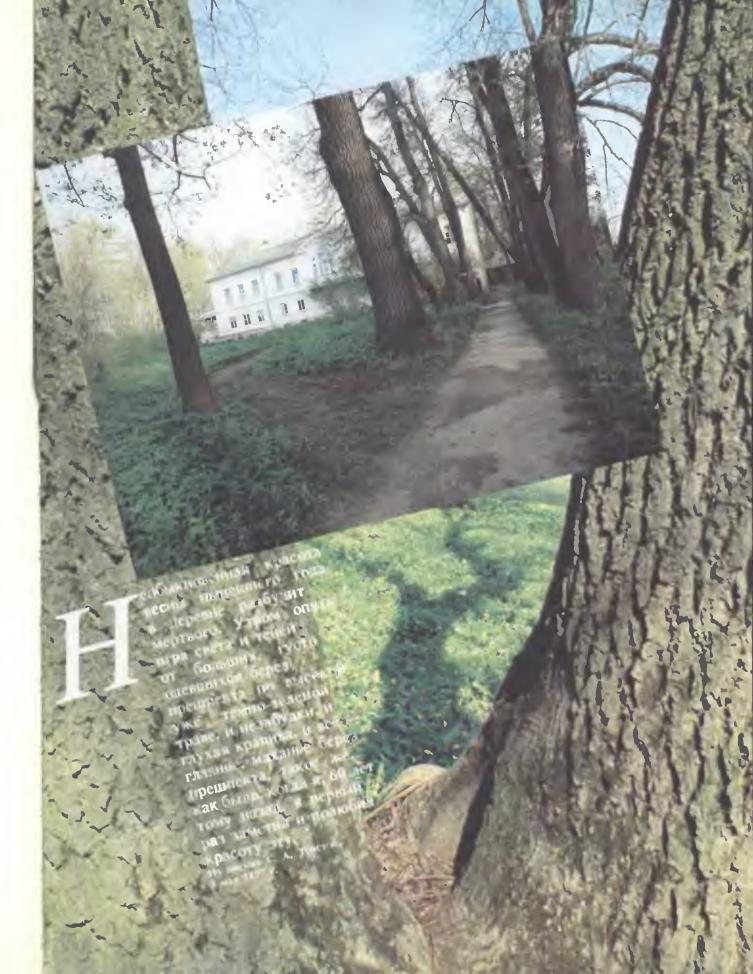



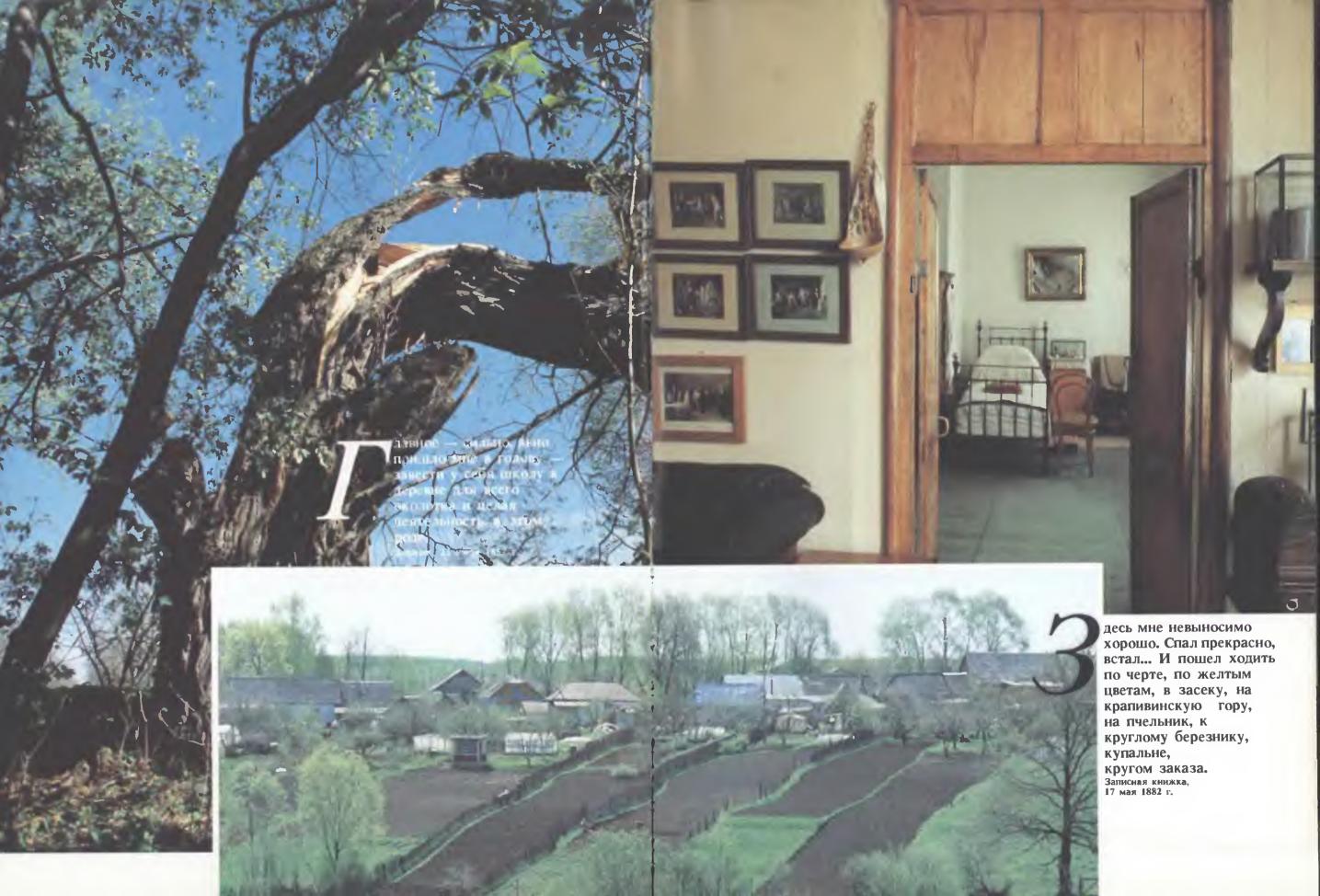



# ИСТОКИ

Легенды. Исследования. Находки.

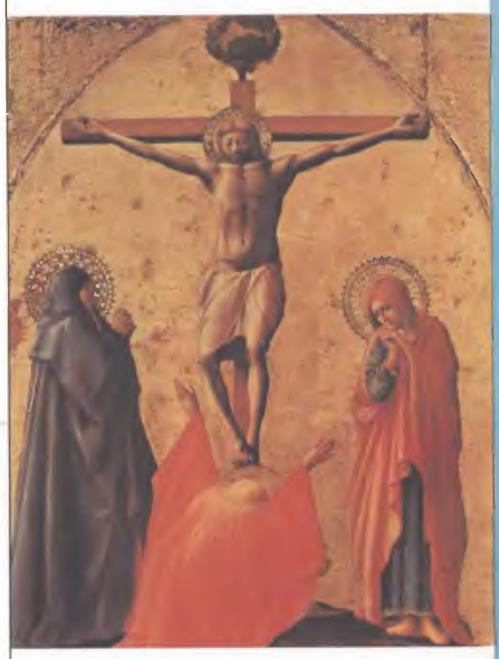

Мазаччо. Распятие. 1426 г. **ЭРНЕСТ РЕНАН** 

# жизнь ИИСУСА

#### ГЛАВА ХХІ

Арест и процесс Иисуса

Когда вышли из дома, наступила полная ночь. Иисус, по своему обыхновению, перешел Кедронскии вал и отправился в сопровождении учеников в Гефсиманский сал, находившийся у подножья горы Смоковниц. Он сел там, возвышаясь над своими друзьями своим неизмеримым величием, он бодрствовал и молился. Его ученики спали возле него, когда вдруг, при свете факелов, появилась вооруженная толпа. Это были вооруженные паяками чиновники храма (род полицейской бригады, оставлениой первосвященникам); их поддерживат отряд римских солдат мечами. Приказ об аресте исходил от первосвященника и синедриона. Знавший привычки Иисуса, Иуда указал на это место, как на такое, где Иисуса можно было суватить легче всего. По единогласному утверждению преданий первых времен. Иуда сопровождал отряд самолично, и даже, по рассказам, простер свою ненависть до того то взял знаком своего предательства поцелуй. Как бы то ни было, со стороны учеников было вначале выказано сопротивление. Один из них, по словым очевидцев. Петр, вынул меч и ранил ухо одному из слуг первосвященика, по имени Малеку. Иисус остановил эту первую попытку. Он отдался солдатам сам. Слабые и неспособные теиствовать дружно, особенно против власти, ученики обратились в бегство и рассыпались. Только Петр и Иоанн не герязи из вилу своего учителя. За ним следовал еще один молодой человек, покрытый легким одеянием. Его захотели задержать; но он убежал, оставив в руках агентов свою тунику.

Поход, которым священническая партия решила идти против Иисуса, вполне отвечал установленному праву. Их планом было уличить Иисуса свидетельскими показаниями и собственными его признаниями, в хуле и посятательстве на религию Моисея, осудить его по закону на смерть и затем заставить Пилата одобрить это осуждение. Первосвященническая власть, как мы это уже видели, фактически находилась всецело в руках Ханана. Приваз об аресте исходил, вероятно, от него. К этому могущественному лицу и привели сначала Иисуса. Ханана спросил его относительно его учения и учеников. Иисус с справедливою гордостью отказался входить в длинные объяснения. Он соста ися на свое учение, бывшее публичным; он объявит, что никогда не имел тайной доктрины; он нобудил первосвященника спросить тех, кто слушали его. Этот ответ был вполне естествен; но чрезмерное уважение, которым был окружен старый первосвященник, заставило его показаться дерзким; один из присутствовавших ответит, говорят, на это Иисусу пощечикой.

Пстр и Иоанн следовали за своим учителем до квартиры Ханана, Иоанн, которого знали там, был впущен без груда; но Петра задержали у входа, и Иоанн был вынужден просить привратницу разрешить проити Петру. Ночь была холодная. Петр остался в передней и полошел к жаровне, вокруг которой грелись слуги. Его вскоре признали за ученика обвиняемого. Несчастный, выданный своим галилейским акцентом и преследуемый вопросами тут, из которых один был родственником Мала и видел его в Гефсимании, трижды отрекся от того, что он имел когда либо хоть матейшее знакомство с Иисусом. Он думал, что Ийсус не мог его слышать; он не чувствовал, что та скрытая трусость с его стороны заключала крупную неделикатность. Но его добрая натура указала вскоре ему на тотько что совершенную ошибку. Случайное обстоятельство, именно пение петуха, напомнило ему о сказанных Ийсусом словах. Тронутый до глубины сердца, он вышел и начал горько плакать.

Ханан, котя и бывшии истинным виновником предстоявшего юридического убииства, не имел, однако, власти приознести приговор Иисусу: он отослал последнего к своему зятю Каиафе, носившему официальное звание. Этот четовек — слепое орудие своего тестя — естественно, должен был утвердить все. У него был собран синедрион. Началось следствие; перед трибуналом появилось несколько приготовленных ивперед свидетелей. Роковая фраза, деиствительно произнесенная Иисусом: «Я разрушу храм Бога и воздвигну его в 3 дня», — была приведена цвумя свидетелями. Поносить храм значило, по иудеискому закону, поносить самого бога. Иисус хранил мозчание и отказался объяснить инкриминируемое выражение. Он вообще деиствовал так в последние моменты. Приговор быз утвержден: искати тозько предлогов. Иисус понимат это и не предпринял бесполезнои защиты. С точки орения правоверного иудеиства он по истине был хулителем, разрушителем существующей религии: а за такое преступление закон наказывал смертью. Собрание единогласио обвинило его виновным в важном преступлении ы потовора и иментали голоса. Обычное легкомыстие давно уже существующих аристократии не позволило судьям долго думать над последствиями постановляемого ими приговора. В то время очень легко жертвовали человеческою жизнью: без сомнения, члены синедриона и не по-

<sup>\*</sup> Перевод с 69-го французского издания М. Синявского (Москва, 1906 г.). Продолжение. Начало в NeNo 8 = 10, 12 / 1989 г., NeNo 1=8 / 1990 г. Произведение публикуется полностью.

мышляти, что их сыновья отдадут отчет потомству, раздраженному произнесенным с такои беспечнои небреж ностью приговором

Синедрион не имел права приводить в исполнение смертный приговор. Но при царившем тогда в Иудее смеше нии функции власти. Иисус мот, тем не менее, считаться осужденным с этого момента. Он провет остаток ночи подвергаясь дурному обращению со стороны низшен пристуги, которая не жалела для него никаких оскорблений. Утром первосвященники и старейшины собрались снова. Дело состояло в том, чтобы утвердить через Пи зага осуждение, которое произнес синедрион, но которое со времен римской оккупации считалось недостаточным Прокуратор не был облечен, как императорский легат правом жизни и смерти. Но Иисус не был римским гражданиюм; приговора правителя было достаточно, чтобы приговор Иисусу получил ситу. Как это случается всикии раз, когда политический народ подчиняет нацию, у которой смешиваются закон гражданский и закон решино ный, — римляне были вынуждены дать иудейскому закону как бы официальную опору. Римское право не при лагалось к иудеям. Последние оставвлись под действием канонического права, заключенного теперь в Талмуле точно так же, как алжирские арвбы еще управляются кодексом Ислама. Таким образом, римляне, хотя и ней тральные в религии, очень часто санкционноровали карательные меры по отношению к религиозным преступал за колонны с надписями, запрещавшими язычникам двигаться далее, то сами римляне предавали его иудеям, чтобы казинть его

Итак, агенты первосвященников связали Иисуса и привели в преторию, бывшую старинным дворцом Ирода н соединявшуюся с Антониевой башней Было утро, когда должиы были печь пасхального агица (пятница 14-го низана 3-е апреля). Вступив в преторию, иудеи осквернились бы и не могли бы совершать священного пиршества. Они остались наружи. Уведомленный об их прибытин, Пилат поднялся на биму, или трибунал, которая была расположена на открытом воздухе, в месте по имени Гаввафа или по-гречески Литостротон благодаря покрывавшим землю каменным плитам. Едва он осведомился об обвинении, как выразил свое неудовольствие что впутан в это дело. Затем он заперся с Иисусом в претории. Там произошла бесела, точные подробности которой ускользиули от нас, так как ее не мог пересказать ученикам ни один свидетель. Но окраска ее, по-ви димом), хорошо угадана Иоаниом. В самом деле, его рассказ в совершенстве согласуется с тем, что сообщает нам история, относительно взаимного положения обоих собеседников. Прокуратор Понтий, по прозвищу Пилат, несомненно благодаря пилуму, или почетному дротику, которым был пожалован он, или один из сто предков не имет до сих пор никаких отношении с зарождавшейся сектой. Будучи равнодущен к внутренним раздорам иулеев. он видел во всех этих сектантских движениях лишь продукты невоздержанного воображения и умственного ослепления. Вообще он не любил иудеев. Но иудеи еще более ненавидели его; они считали его жестоким, надменным и взбалмошным; они обвиняли его в неправдоподобных преступленнях. Центр народного брожения, Иерусалим был очень мятежный город, а для иностранца являлся невыносимым местопребыванием. Пылкие люди утверждали, что у нового прокуратора быт решенный план уничтожить иудейский закон.. Узкий фанатизм и редигиозная нетерпимость иудеев возмущали то широкое чувство справедзивости и привязанности к светской власти, каког везде носил с собою самый посредственный римлянии.

Все известные нам действия Пизата показывают его хорошим администратором. В начале его правления у не го происходили с его подчиненными раздоры, которые он смело разрешал самым зверским образом, по где он в сущиости вещей, был прав. Иудей должны были казаться ему отстальми дюдьми. Он. без сомнения, смотрел на них, как смотрел некогда либеральный префект на Нижних-Бретонцев, возмушавшихся из-за новои дороги или шко іы. В своих наилучших проектах, направленных на благо родины, он встретил в законе неодолимое препятствие, особенно во всем, что касалось общественных работ. Закон окружал жизнь настолько, что она проти вилась всякой перемене и улучшению. Даже самые полезные римские сооружения являчись для ревностных иудест предметом большого отвращения. Два обетных гербовых щита с надписями, поставленных Пилатом в его резиден ции, соседней со священной оградой, вызвали еще более жестокую бурю. Пилат, сначалв мало придававшии зна чения этим демонстрациям, принужден был, таким образом прибегнуть в кровавым репрессиям, которые, нако нец, повели за собою его низложение. Опыт стольких столкновений сделал его очень осторожным в его сношениях с нестоворчивым народом, мстившим своим владыкам и вызывавшим тем самым против себя жестокне меры. Прокуратор к величаншему неудовольствию заметил, что он вынужден в этом деле играть в пользу закона, которыи он ненавидел. жестокую роль. Он знал, что религиозный фанатизм, получившии от гражданский властеи право на некоторое насилие, первый возложит на них ответственность и будет почти обвинять их — высшая несправед ливость: ведь настоящий виновник в подобном случае подстрекатель!

Итак, Пилат хотел бы спасти Инсуса. Может, на него произвело впечатление полное достоинства и спокоист вия поведение обвиняемого. По преданию, Иисус нашел будто бы поддержку в самой жене прокуратора. Послед няя могла мельком видеть приятного галилеяния из какого-нибудь дворцового окна, когда тот выходил из храма; быть может, она видела его во сне, и мысль о смерти этого прекрасного молодого галилеянина создала у нее кошмар. Известно лишь, что Иисус нашел Пилата расположенным в свою пользу. Правитель допрашивал его с участием и с умыслом изыскать средства отпустить его оправданным

Титул «царь иудеиский», которого Иисус никогда не приписывал себе, но в котором его врагами резюмирова лись его роль и его притязвния, естественно должен был возбудить подозрение римской власти. Иисуса и обвиняли с этой стороны, как мятежника и государственного преступника. Ничего не могло быть более несправет ливого, ведь Иисус всегда признавал римскую империю за законную власть. Но партии религиозных консерваторок не имеют обыкновения затрудняться клеветой. Против воли Иисуса, были извлечены все выгоды из его учения: его превращали в ученика Иуды Голонита; утверждали, что он запрещал платить подать цезарю. Пилат спросил Иисуса. деиствительно ли он был царем нудеиским. Иисус не скрыл ничего из того, что он думал; но большая неясность, бывшая причиной его силы и долженствовавшая после его смерти возвести его в царское достоинство, на этот раз погубила Иисусв. Иисус, как идеалист, т. е. не делающий различия между духом и материей, с устами, воору женными, по выраженню Апокалнпсиса, обоюдоострым мечом, никогда не успокаивал вполне предержащие власти Если следует верить Иоанну, он признал себя царем, но в то же время произнес следующее глубокое изречение «Царство мое не от мира сего». Здесь он, будто, объяснил природу своего царского сана, всецело заключающе гося в обладании и провозглашении Истины. Пилат ничего не понял в этом выспреинем идеализме. Несомненно. Иисус произвел иа него впечатление безобидного мечтателя. Отсутствие в эту эпоху у римлян религиозного и философского прозелитизма заставляло их смотреть на преданность истине, как на химеру. Подобные дебаты наскучили им и казались лишениыми смысла. Не замечая, какая опасная закваска для империи скрывалась в новых умозрениях, они не имели никакого основания употреблять прочив таких дебатов репрессии. Все их недовольство устремилось на тех, кто просил у них казней за пустые тонкости. Двадцать лет спустя, Галлион еще

так же обращался с иудеями. До разрушения Иерусалима административным принципом римлян было полное равнодушие к этим междоусобным спорам сектантов.

Уму правителя представился способ примирить свои собственные чувства с требованиями фанатического народа, чье давление он уже ощущвл столько раз. Было в обычае по случаю праздника Пасхи освобождать для народа одного узника Пилат, зная, что Иисус был арестован лишь благодаря зависти первосвященников, попробовал извлечь из этого обычая пользу для Иисуса. Ои снова вышел на бнму и предложение, сделанное в таких словах, носило до некоторой степеии растяжными и в то же время ироническии характер. Первосвящениики увидели в нем опасность. Они подняли сильную агитацию и, чтобы свести к нулю предложение Пилата, подсказали толпе имя одного узника, пользовавшегося в Иерусалиме большою популярностью. По странной случайности, он тоже назывался Иисусом и носил прозвище Бар-абба или Бар-аббан. Это было весьма известное лицо: его арестовалн по случаю мятежа, сопровождавшегося убийством... Подняяся общий крик. «Не этого, в Иисуса Варраву». Пилат был вынужден освободить последнего. Его замешательство увеличивалось. Он боялся, чтобы излишняя снисходнтельность к обвиняемому, которому он дал титул «царя иудеиского», не скомпрометироваль его. Кроме того, фанатиям ведь заставляет считаться с собои все власти Пилат счет себя вынужденным сделать некоторую уступку: но, все еще колеблясь пролить кровь ради удовлет ворения презираемых им людей, он задумал обратить дело в комедию.

Показывая вид, что он смеется над громким титулом, данным им Иисусу, Пилат приказал бичевать его. Бичевание было обычной прелюдией к смертной казни. Пилат, быть может, котел дать понять, что это осуждение было уже сделвно, в иадежде, что будет довольно одной этой прелюдии. Тогда, согласно всем рассказам, произошла возмутительная сцена. Солдаты иакинули на плечн Инсуса красный плащ, иадели на голову корону из колючих ветвей, а в руку дали камышовую трость. Одетого таким образом Иисуса возвели на трибуну, перед лицом народа. Солдаты дефилировали перед ним, давали ему по очереди пощечины и, становясь на колени, восклицали: «Радуися, царь иудейский!» Другие, говорят, плевали на него и били его камышом по голове. Трудно представить, чтобы римская важность была способна на такие гнусные по тупки. Правда, Пилат в качестве прокуратора имел под своею властью только союзнические войска. Римские граждане, бывшне легионерамн, не опустились бы от таких инзостей.

Думат ли Пилат этою буффонадой обезопасить себя от ответственности? Надеялся ли ои отвратить угрожавший Иисусу удар, делая кое-что в угоду иенависти иудеев и заменяя трагическую развязку забавным финалом, из которого, казалось, вытекало, что дело не заслуживает другого исхода. Если мысль его н была такова, то она ие имела никакого успеха.

Шум возрастал и становился настоящим мятежом. Крики: «Распни его! Распни его!» — неслись со всех сторон Первосвященники, приняв более или менее требовательный тон, объявляли Закон в опасности, если соблазните и не будет наказан смертью. Пилат ясно увидел, что для спасення Иисуса пришлось бы подавлять кровавое возмущение. Однако, он попробовал еще выиграть время. Он вернулся в преторию, осведомитея, из какой страны был Иисус, ища предлога отклонить свою собственную компетенцию. По преданию, он даже отостал Иисуса Антипс, находящемуся тогда, как говорят, в Иерусалиме. Иисус не воспользовался этими доброжелательными стараниями Он заключилья в полное достоинства молчание, как и у Каиафы. которое удивило Пилата.

Крнки снаружи становились все более и более угрожающими. Уже крнчали о недостатке усердия у правителя. который покровительствовал врагу незаря. Самые ярые противники римского владычества превратились вдруг в лояльных подданных Тиверия, чтобы иметь право обвинить слишком милостивого прокуратора в оскорблении величества. «Здесь нет. — говорили они. — другого царя, кроме цезаря; всякии, делаюшин себя царем, враг цеза рю. Если правитель оправдает этого человека, значит, он не любит императора». Слабыи Пилат не выдержал; он на перед уже читал доиесение, которое отправят в Рим его враги и в котором его обвинят в поддержке соперинка. Ти верия. Уже по делу об обетных шитах иудеи писали императору и осталнсь правы. Он испугался за свое место По своей угодливости, которая должна была предать его имя бичам истории, он уступил, возложив, говорят, всю ответственность в том, что произоидет, на иудеев. Последние, по словам христиан, приняли ее на себя, воскли цая: «Кровь его да падет на нас и на детей наших!» Были лн действительно произнесены эти слова? В этом можно сомневаться. Но они суть выражения глубокой исторической истины. При положении, занятом в Иудее римлянами. Пилат почти не мог сделать ничего другого, кроме того, что он сделал. Сколько смертных приговоров, продик тованных религиозною нетерпимостью, вырвано у гражданскои власти! Король испанскии, предававшии сожжению сотни своих подданных для угождения фанатическому духовенству, более достоин поридания, чем Пилат. ведь он представлял собою более полную власть, чем власть римлян в Иерусалиме. Когда гражданская власть ста новится преследовательницею или поддается подстрекательствам попов, она являет этим доказательство своеи слабости. Но пусть правительство, которое в этом отношении без греха, бросит в Пилата первый камень. Рука светской власти, сзади которой скрывается клерикальная жестокость, не виновна. Никто не может сказать, что он питает отвращение к крови, раз он проливает ее при помощи своих слуг.

Итак, Иисуса осудили не Тиверий и ие Пилат. Это сдельта старая иудейская партия, это сделал закон Моисея. По нашим современным идеям, не может быть никакого переложения нравственной вины отца на сына. Каждыи должен давать отчет человеческой и божеской справедливости только в том, что он сделал. Поэтому всякий иудей, страдающий теперь за убийство Ийсуса, вправе жаловаться; ведь. быть может, он был бы Симоном Киринеянийом; или, по крайней мере, может, он не был бы с кричащими: «Распни его!» Но народы несут на себе ответственность подобно индивидуумам. Но, если преступление было когда-либо преступлением нации, то была смерть Ийсуса. Это убийство было «легальным» в том смысле, что оно опиралось из закон, бывший душою нации. Моисеев закон в своей современной, правда, мало признаваемой форме, провозглашал наказание смертью зв всякую попытку изменить существующий культ. Но Ийсус, несомненно, нападал на этот культ и жела з уничтожить его. Изден сказали об этом с простою и правдивою откровенностью: «У нас есть закон, а по этому закону он должен умереть, ибо он делает себя сыном божиим». Закон был гнусен: но это был закон древней жесто кости, и герой, вызывавшийся уничтожить его, должен был прежде всего испытать его на себе.

Увы! Нужно более 1800 лет для того, чтобы пролнтая кровь Иисуса принесла свои плоды. Во имя его в течение веков будут предавать мучениям и смерти мыслителей, столь же благородиых, как и Иисус. Еще и теперь в стра нах, именующих себя христианскими, высквзываются за карательные меры в религнозных проступках. Иисус не ответствен за эти заблуждения. Он не мог предвидеть, что какой-либо с ложиым воображением народ поимет его как ужасного Молоха, жадного до горящего мяса. Христианство было нетерпимо; но нетерпимость не есть дело существенно христианское. Это дело иудейства в том смысле, что оно впервые воздвигло теорию абсолютного в предмет веры и положило принцип, что всякий новатор, хотя бы он подхреплял свое учение чудесами, должен быть встречен камнями и побит ими без всякого суда. Конечно, языческий мир тоже не был лишен своих религиоз ных жестокостеи. Но если бы он имел такой закон, то как бы он сделался христианским? Таким образом. Пятикнижие было первым кодексом религнозного террора в мире. Иудеиство дало пример неизменного догма та, вооруженного мечом. Если бы вместо того, чтобы преследовать иудеев слепою ненавистью, хрнстианство

уничтожило бы режим, убившни его основателя, то иасколько бы оно было последовательнее и достоинее ченовечества!

#### ГЛАВА ХХИ

#### Смерть Иисуса

Хотя реальным мотив смерти Иисуса был чисто религиозным, его врагам удалось в претории представить его государственным преступником: вель они не добились бы смерти для Иисуса от скептика — Пилата, если бы обвиняли его в разногласии с религиеи Моисея. Согласно этой идее, первосвященники требовали через толпу крестной казин Инсуса. Эта казнь была не иудейского происхождения; если осуждение Иисуса произошло прямо по закону Моисея, то его побили бы камнями. Крест был римскою казнью, предназначенной для рабов и для тех случаев, когда смерть хотели увеличить позором. Применяя крестную казнь к Ийсусу, с ним поступали, как с разбойниками, грабителями, бандитами или теми врагами низшего разряда, которым римляне отказывани в чести умереть от меча.

Ведь наказывали фаитастического «царя иулеев», а не гетеродоксального догматика. Благодаря той же самой идее, исполнение должно было быть представлено римлянам. Известно, что римские создаты, имея ремеслом убийство, исполняли обязанность палачей. Итак, Иисус был отдан в руки когорте союзнических воиск и вкусил всю гнусность истязании, введенных жестокими нравами новых победителей.

Было около полудия. Иисуса одели в его одежды, снятые с него во время парадирования перед трибуной, и, так как у когорты уже было в запасе два разбойника, подлежавших казни, то троих осужденных соединили вместе, и кортеж отправился к месту казни.

Последнее находилось в местности, называемои Голгофа; оно было расположено вне Иерусалима, но вблизи горолских стен. Слово Голгофа означает череп; оно, кажется, соответствует нашему слову Chaumoni (Лысая гора) и, вероятио, представляла обнаженный курган, имевший форму лысого черепа. Не известно точно местонахождение этого кургана. Он, вероятно, находился на севере или северо-западе города, в глубокой взрытой равнине, простирающейся между стенами и двумя долинами Кедрона и Хиннома. Это была довольно обыкновенная местность и вдобавок испорченная неприятными деталями соседства большого города. Трудно помещать Голгофу в том месте, где, начиная с Константина, кристивность о чтило ее. Это место слишком всунуто в глубы города, и прихолится думать, что в эпоху Иисуса оно входило в ограду стен.

Осужденный на распятие должен был сам нести орудие своей казии. Но Иисус, более слабыи физически, чем его два спутника, не мог нести своего. Отряд астретил некоего Симона Киринеянина, возвращавшегося с поли, и солдаты с грубыми прнемами иностранных гарнизонов принудили его нести роковое дерево. Может быть, десь они воспотьзовались правом узаконенной барщины, так как римляне не могли сами обременить себя позорным деревом. Кажется, что позже Симон принадлежал к христианской общине. Его два сына, Александр и Руф, были очень известны в последнеи. Он мог рассказать о некоторых обстоятельствах, которых сам был свидетелем. В этот момент возле Иисуса ие было ни одного ученика.

Наконец, прибыли к месту экзекуций. По иудейскому обычаю, предложили выпить вина, приправленного ароматическими веществами, этот опъяняющии напигок дава и осужденному из чувства сострадания, чтобы ошеломить его. Кажется, что иерусалимские дамы часто приносили лично это вино последнего часа для нечастных, которых вели на казнь; если ни одна из них не являлась, то вино покупали на деньги общественной кассы.

Иксус, слегка коснувшись сосуда краями губ, отказался пить. Это печальное облегчение для обыкновенных подсудимых не шло его высокой натуре. Он предпочел расстаться с жизнью в полной ясности своего духа, и в полном сознании ожидать смерть, которой он желал и призывал. Гогда с него сняли одежды и прибили его ко кресту. Крест составлялся из двух бревен, соединенных в форму Т. Он был невысок, так что ноги осужденного почти касались земли. Сперва поднимали крест; затем к нему прикрепляли преступника, вбивая ему в руки гвозди; ноги часто прибивались гвоздями, а иногда только связывались веревками. К остову креста прикреплялся в середине деревянный чурбан, вроле реи, и проходил между ногами осужденного, который поддерживался сверху. Без этого его руки разогрались бы и тело опустилось бы. В иных случаях в уровень с ногами прикреплянась горизонтальная дошечка и поддерживала их.

Инсус вкусил этн ужасы во всей жестокости. Палящая жажда, одна из пыток распинания на кресте, пожирала его. Он попросил напитыся. Близ этого места стоял сосуд, полный обычного питья римских солдат: смеси уксуса и воды, называемой поска. Солдаты должны были носить с собой свою россу во всех экспедициях, к числу которых относилась и эк текуция. Солдат обмакнул губку в это питье, воткнул ее на конец камыша и познес его к услам Ийсуса, который высосал ее. По оокам Ийсуса были распяты два разбойника.

) кзекуторы, которым обыкновенно оставляли незначительные пожитки казненных, разыграли по жребию одежды Иисуса и, сидя у подножья креста, стерегли его. По преданию, будто бы Иисус произнес фразу, бывщую у него в сердце, если не на устах: «Отче, прости им; они не знают, что гворят».

Продолжение следует

Гетеродоксальный — расходящийся с господствующей официальной церковью, всегда нразывающейся «правоверной», «православной» или ортодоксальной. (Перев.)



# КУЛЬТУРА

Традиции. Духовность. Возрождение.

Духовное возрождение начинается с образования — считает яснополянский подвижник Витапий Ремизов (см. стр. 50).

зорис сушко

### Каким Вам видится будущее России? Подлинное христианство и подлинная всечеловечность».

РАЙНХАРД ЛАУТ. немецкии философ.

Острые дискуссии о путях нашего исторического развития уже выходят за рамки чисто экономических, социальных, политических проблем, поднимаясь до их общей сути — духовной ориентации. И тут достигают накала настоящей гражданской войны умов за «русскую идею», за разрешение «русского вопроса». Национальное самосознание, обостренное всевозможными конфликтами, вновь ставит вопросы о национальном карактере русского народа и его духовной культуры, о их соотнесенности или, наоборот, противоположности характеру русскои революции, о поисках новых путей или возвращении на старые. Эти вопросы порождают ожесточенную конфронтацию лагерей разной культурно-исторической и политической ориентации. Разброс политических платформ небывалый с февраля семнадцатого года - от великодержавных и неосталинистских до либерально-демократических, от национал-социалистических до космополитических. Кому-то это кажется вавилонским столпотворением и чуть ли не гибелью нации, хотя это вполне естественно и закономерно для истории России.

В России вот уже два века идет не просто политическая борьба «вокруг Свободы», — это более мощные тектонические движения нашей национальной почвы. И мы, как субъекты этих движений, действуем подчас как слепая природная стихия, тогда как нам давно уже надо было научиться действовать сознательно, понимая их исторический смысл. Суть его в том, как не раз уже было говорено за последние два века, что молодая русская нация окончательно еще не сформировала свою духовную культуру, не слила воедино три ее источника: государственность, религиозность и просвещение. Она с Пушкина до Толстого — весь XIX век! — только вырабатывала прин ципы этого объединения, а потом и синтеза, медленно общечеловеческого.

Национальное, его высшая форма, для нас, русских. срединного народа, соединяющего Запад и Восток, Север и Юг, и есть всемирность, всечеловечность. Это на ша внутренняя фундаментальная органическая черта, ко торая ярче всего, по мнению Гоголя, проявилась в гении Пушкина — как «всемирная отзывчивость» поэта. Такая отзывчивость — не механическое подражание, не потеря себя в отзвуках чужого, а рождение собственного звука, усиливающего в соввучьи и преображающего первона чальный - «чужой», но все же родственный, звук. В этом секрет «пустоты» Пушкина. Она не следствие духовного вакуума, как помнилось одному не очень чуткому русскому критику, живущему теперь в Париже, а свободы свободы от какого бы то ни было догмата, мертвенным замком замыкающего душу и мысль, способности любовно принять в свою душу и преобразовать в доселе небывалые чарующие звуки любые звуки вселенской жизни. Это и есть выражение подлинного христианства и подлиннои всечеловечности.

Эту его синтезирующую всемирную отзывчивость как нашу национальную черту высоко поднял Достоевский в своей знаменитой речи о Пушкине, на минуту примирив, — показав, что это в принципе возможно! — два враждебных лагеря — славянофилов и западников.

Вслед за Пушкиным чувство всемирности мощно проявилось в поэзии Лермонтова, Тютчева, Вл. Соловьева, А. Блока, А. Белого, Н. Гумилева, Д. Мережковского, М. Цветаевои, А. Ахматовой и многих других замечательных русских поэтон и писателей.

В силу этого объективного фактора, не только русская литература, но и русская философия, вбирающая в себя европейское и восточное просвещение, с самого зарождения есть философия всеединства.

Путь от первоначального синкретизма славянской куль туры к осмысленному единству нации на основе всеединства был сложный, противоречивый, проходил в драмагической борьбе в силу указанных причин: тенденции ду-

45

Т. е. религиозные преследования. Ренан подчеркивает здесь, что Монсеево Пятикнижие, в котором заключена теория единого бога (в противоположность полетеизму), принятый всеми культурными народами, вывело из этого учения религиозную нетерпимость и вражду к религиозному новаторству. (Перев.)

ховного национального развития были разнонаправленные в силу разных контактов с мировой цивилизацией. Этим всегда пользовались консервативные силы, возврацавшие страну назад — то к национализму и шовинизму, го к деспоти іму и обскурантизму. Им всегда казалось, что усвоение достижений мировой культуры, способствующее росту национального самосознания — нормальный всемирно-исторический процесс, характерный для всех пациональных культур — происходит за счет национальной особенности русского народа. Так считали наименее одаленные его слои в верхнем и низшем классах, закосневшие в домостроевских привычках, квасным патриотизмом прикрывающие свою духовную ограниченность, косность, бездарность, неспособность к политическому, культурному, нравственному развитию в семье народов мира, особенно в условиях, когда эти народы один за другим начали онележать нас.

Вот и теперь они в очередной раз кинулись «спасать Россию» от Запада и от Востока, далеко ушедших в своем развитии от нашей «сверхдержавы». Послушай их, замкни Россию на самое себя, и расцветет пышным цветом наш родной домострой, и воскреснут не самые лучшие наши национальные черты — самодовольство, чванство, самодурство и деспотизм разных мастей. Все эти простаковы с митрофанами, кабанихи с дикими, ноздревы с собакевичами, угрюм-бурчеевы со сквозниками-дмухановскими и прочими куролесовыми, помпадурами и помпадурами с их современными аналогами: брежневыми и черненками, рашидовыми и адыловыми, чурбановыми и проч. и проч. А соответствующая авторитарной власти авторитарная



Борис Филиппович СУШКОВ — критик, искусствовед и питературовед. Родился в 1940 году в городе Липецка. В 1965 году окончил ГИТИС имени А В. Луначарского, затем — аспирантуру Литературного **ИНСТИТУТА** чм. А. М. Горького. Кандылат искусствоведения. Член СТЛ СССР, член

CD CCCP. Автор статей и книг, посвященных творчеству Л. Н. Толстого, некоторым советским писателям. Широкую известность автору принесла книга «Александр Вампилов» (М.: Сов. Россия, 1989) и статья «В поисках «зеленой палочки», опубликованивя в журнале «Новый мир» (Nº 10, 19BB). Живет в Туле

церковь вкупе с внутренними войсками и КГБ, которых «не дают в обиду» наши густопсовые русофилы, будут охранять их куролесничание от народного гнева. Ни один народ, включая и русский, нельзя идеализировать и тем более обожествлять, извращая его прогрессивную миссисе среди народов непрошеным мессианством. «Святая Русь», как и «Социалистическая Русь» — это миф, которым прикрывалась в России всякая «нечистая сила».

Но все же контуры национального духовного синтеза — русской философии всеединства — были намечены Пушкиным и Чаадаевым, Гоголем и Достоевским, Белинским и Герценом, Вл. Соловьевым и Львом Толстым, П. Флоренским, Н. Бердяевым, С. Булгаковым, Вл. Вернадским, Н. Рерихом, А. Белым и др.

Двадцатый век должен был завершить эту работу. При ее завершении Россия XX века — именно наша, теперешняя «провициальная» Россия, Россия «застоя» — стала бы второй Грецией IV века до н. э. — средоточием мировой цивилизации, ее «совестным судом», по выражению П. Чаадаева. Гигантская фигура Толстого, вобравшего в себя и перемоловшего чуть ли не всю мировую культуру, в лице которого она поднималась на качественно новую ступень развития, уже символизировала собой это духовное могущество России: «Весь мир, вся земля смотрит на него: из Китая, Индии, Америки — отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити, его душа — для всех и навсегда!» — свидетельствовал Горький.

И эта-то работа была насильственно прервана в самом разгаре «построением социализма в отдельно взятой стране». Россия была вырвана из общемирового исторического процесса на 70 лет. Ее гигантские духовные и интеллектуальные силы, накопленные за тысячелетие и пришедшие наконец в движение, были варварски уничтожены. Взамен органического синтеза плодов мировой цинилизации России был насильственно навязан пресловутый «классовый подход» и «пролетарский интернационализм», за который она теперь как олицетворение «центра» несет ответственность перед союзными народами, хотя этот безнациональный интернационализм страшно ударил и по русскои культуре, разрушив ее до основания.

Сейчас мы возвращаемся к самим себе, подбираем разбитые черепки нашей культуры, недоделанное предшественниками наше историческое дето — философию всеединства. Но поскольку она формировалась во взаимном борении многих ее разнородных элементов, которые только-только начали переплавляться в горниле синтеза, возвращение к ним опять обернулось разбродом, взаимной бранью и обвинениями внутри русского лагеря, попытками вычленить одно единственное культурно-идеологическое направление и объявить его единственно правильным.

Из этой возобновившейся междоусобицы единственный выход — творческий, а не догматический подход к нашему национальному наследию. Не бездумно реанимировать старое, а творчески переосмыслить все элементы русской национальной культуры с позиций нашего уникального исторического опыта. И уже в этом новом качестве пытаться их синте зировать на современном уровне мировой цивилизации, чтобы вновь включиться в нее как ее необходимая органическая часть.

Такой я вижу нашу общую судьбу и нашу работу, в которую надо немедленно включаться, бросив бесплодные дискуссии о том, чья нация лучше, кто кого «покорил» или кто «патриотичнее» и «прогрессивнее» любит Родину. Не нации как нации угнетают друг друга — угнетает б и ол онический империализм, свойственный любому народу и любому отдельному человеку. Это страшная первозданная биологическая сила покорения сдерживается или другой такои же силой, или культурой и религией, если они не извращены.

 $\Pi$ 

В церкви тоже все не так, Все не так, как надо... Вл. ВЫСОЦКИЙ

Перестроика у нас началась с демократизации государ-

ственной власти. Но и наши официальный атеизм (материалистическая философия) и официальная религия (православная церковь, вообще — идея Бога) — тоже цавно не соответствуют уровню развития общества, нуждаются в коренной перестроике. Человечество давно вышло па качественно новый уровень жизни, характеризующийся интенсивным межнациональным обменом материальных и духовных ценностей. Во всем мире наблюдается стремление к единству и синтезу мировой науки, мировой философии и мировой религии. Этот процесс объективный, игнорировать его нельзя, не став безнадежной провинцией мировой цивилизации. У истоков его стояли три великих немецких философа: Кант, Гегель и Шеллинг.

Кант писал: «Тогда только можно будет с полным основанием сказать, что пришло к нам царство божие, когда открыго признана будет необходимость перехода церковной веры во в се о бщ у ю разум н у ю рел и г и ю. Пусть полное осущесталение этого царства бесконечно удалено от нас: но в этом установлении всеобщей разумной религии, вместо церковных вер, как в развивающемся и потом размножающемся зародыше, содержится уже все то, что должно просвятить мир и овладеть им... Мы должны терпеливо работать над этим осуществлением и ждать его».

Гегель: «Ибо философия религии и есть развитие, познание того, что есть Бог, и только с ее помощью можно на учны м путем по з нать, что есть Бог. Таким образом, Бог есть это хорошо известное, но научно еще не раскрытое, не познанное представление».

Шеллинг в своей философии тождества (тождества материи и духа в Боге — Абсолюте) сделал крупный шаг в этом направлении.

В двадцатом веке великии французский ученыи-антрополог, философ, теолог Тейяр де Шарден своей знаменитой книгой «Феномен человека» уже символизировал этот синтез-рождение всеобщей разумной религии, способной объединить человечестви.

У нас же, несмотря на явное расхождение с жизнью нашей официальной философии, мы упорно продолжаем сохранять ее в прежнем виде. И хоть дело сейчас идет без вчеращней открытой вражды атейстической философии, науки и религии, но и без попытки взаимно обогащающего диалога, совместного добросонестного поиска исти-

Наше общественное сознание не желает больше мириться с казенным, официальным «общественным сознанием», «Без революции в идеологии перестройка будет лишена лучших решений, так как умы членов общества будут отгорожены от этих решений идеологическими догмами», - пишет Гавриил Попов, народный депутат СССР и призывает: «...нужно провести глубокую ревиию всей иде одогии марксизма (и тем более ленинизма)... Надо уточнить и концепцию социализма, и всю лежащую в его основе идеологию с учетом реальностей ХХ века. Не частности, а именно всю идеологию: начиная с утрированного представления о материй и духе, при котором дух вторичен и производен; начиная с трудовой теории стоимости, в которую невозможно вместить главный вид человеческой активности — творческую деятельность с информационным итогом, ценность которого определена чем угодно, но не затратами усилий, начиная с ленинскои теории о мелком производстве как постоянно рождающем капитализм, хотя такое производство тысячелегиями никакого капитализма не рождало — ни ежедневно, ни в массовом масштабе и т. д. и т. п.»

Спрашивается: могут пи такие духовные силы — как светские, так и религиозные — участвовать в перестройке, влиять на принятие решений? Конечно, нет. В таком качестве, в каком они сеичас, они не обладают подлинным авторитетом и исполняют лишь роль плюралистического декора» перестройки. И все это чувствуют и не обращают серьезного внимания на «духовных пастыреи», верующих и полуверующих, любителей всякого рода «проповедей», тамельтешивших на экранах телевизоров, на страницах прессы. А без глубокого и строгого духовно-религиозного, научно-философского обеспечения перестройки она рискует выродиться в мелкобуржуваную стихию потребитель-

ства и вседозволенности. На что ее и толкают со всех сторон, призывая «любыми средствами накормить народ». Чтобы спасти нацию, нужны не только политические, экономические, но в первую очередь духовные лидеры, способные увлечь народ вневременными, вечными ценностями и идеалами. «Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все были хлебы», — писал Достоевский.

#### Ш

«Экономика должна быть частным делом миллионов граждан, а не сферой «творчества» равнодушных чиновников».

к. ФЕОКТИСТОВ

47

Явление Толстого, на мои взгляд, — центральное явление русского национального духа, переосмыслить которое нам необходимо в первую очередь. Избавиться наконец от «дуализма» в его восприятии, навязанного нам официальной идеологией: «с одной стороны — гениальный художник», с другой — негодный учитель жизни, «помещик, юродствующий во Христе».

Наблюдения слубочайшего художника над жизненными процессами, его бесстрашные поиски истины — ох, как нам сейчас пригодились бы. Особенно актуальны его экономические статьи.

Приглядываясь к жизни многомиллионного народа, открывая сокровенные тайны характера человека, движущие силы его практической и духовной жизни, То 1стои пришел к неординарному выводу. Он поставил центром развития общества, государства, человечества не общественные институты, а человека, его благо. Развитие свободного человека, его стремление к благу прежде всего благу своей души -- должно определять развитие общества и государства, а не наоборот, считал Толстой. Толстовцы - истинные, члены земледельческих коммун, так и поступали. Духовному благу отдельного человека у них служило все: труд, социальные и нравственные отношения между людьми, братски связанными между собой. Это не могло не влиять на общество и в конечном счете на государство. «Движение последователен Толстого в Советском Союзе не имело никаких политических целей. Все, чего хотели толстовцы, — жить в соответствии с религиозными принципами, которые исповедовал Толстой. Однако именно эти религиозные принципы делали их гражданами, способными оказать положительное влияние на жизнь любого общества, они были честными, воздержанными, трудолюбивыми, мирными и преданными благосостоянию своей общины», писал американский исследователь У. Эджертон, комменгируя воспоминания Б. Мазурина, председателя последней толстовской коммуны «Жизнь и труд», опубликованные в «Новом мире» в 1988 году.

Государственный казенный труд «кормит, не любя», говорил Толстой. Отсюда разобщенность, групповой эгоням людей, их отчужденность и от самого труда, и от его результатов. Только труд, удовлетворяющий нравственным требованиям высшего личного блага человека — блага любви — «кормит, любя» и поэтому насыщает, по библейской легенде, пять тысяч народа пятью хлебами.

Сейчас мы хотим смешать эти два противоположных общественно-экономических уклада: государственный и человеческий. Тогда как достаточно одного человеческого, и если ему не мешать, он скоро мог бы «вывезти» на себе и все государственные проблемы. Вот это и был бы, если угодно, социализм с человеческим лицом, а не лицом бюрократа. Государство не должно предписывать человеку никаких форм деятельности. Человек должен находить их сам, исходя из своего стремления к благу. К этому толстовскому выводу приходят все больше людей, поддерживающих перестройку.

гл. 3, ст. 3-7.

Учение о благе — главное звено толстовского учения. Оно включает в себя религиозное воспитание и образование человека. Поэтому учение о благе может успешно проводиться в жизнь только на определенном этапе развития личности, когда она уже находится в обладании своими духовными, то есть нравственными силами. Наше вели чаншее несчастье в том, что у «советского» человека. расплющенного деспотическим государством, нет этих нравственных сил. Отсутствие их и делает его «игралищем политических страстей», таким беспомощным в решении назревших проблем.

Без духовных, нравственных сил человек - дикарь, ленивое или агрессивное животное, как любая другая биологическая особь, не более. Таким его рождает природа, и если он не родится еще и «свыше», как говорит Христос, то есть духом, то он таким животным и остается на всю жизнь. Поэтому воспитывать эти духовные силы в человеке, помогающие ему «родиться свыше», надо с раннего детства, считал Толстой. Он пишет для этого чудесную книжку - «Евангелие для детей» («Учение Христа, изложенное для детей»), где на примере человеческой и просветительской деятельности, учительской жизни Иисуса Христа показывает, как происходит преображение природной, этоистической, животной силы — биологического империализма - в духовную силу, дающую человеку духовное благо любви и жизнь вечную.

48

Толстой никогда не отворачивался от суровой правды жизни, не игнорировал ее материальных требовании, что не раз приписывали ему всевозможные исказители его учения. Он только не шел у них на поводу, считал, что не борьба за существование — главный закон жизни, а вечный идеал любви. Он и должен стать критерием отношения к актуальной действительности, с его позиций должны решаться все насущные проблемы. Тогда и жизнь человеческая, сотканная из сиюминутых нужд, будет иметь вневременный и вечный смысл.

Эпиграфом к своей статье «О зиачении русскои революции» Толстой приводит такое рассуждение Иосифа Мадзини: «Поклонники пользы не имеют инои нравственности, кроме нравственности выгоды, и инои религии, кроме религии материального блага. Они нашли тело человека изуродованным и истощенным нищетой и в своем необдуманном рвении сказали себе: «давайте излечим это тело, когда оно будет сильным, жирно, хорошо упитано, то душа вернется в него». А я говорю, что излечить это тело можно только излечив душу. В ней корень болезни, и телесные недуги являются лишь внешними проявлениями этой болезни. Современное человечество умирает от отсутствия общей веры, общей идеи, связующей землю с небом, вселенную с Богом. От отсутствия этой религии духа, от которой остались лишь пустые формы и безжизиенные формулы, от полного отсутствия чувства долга, способности жертвовать собою, человек, подобно дикарю, пал, распростертыи во прах, и воздвиг на пустом алтаре идол «выгоде». Деспоты и князья мира сего стали его первосвященниками. От них-то и возникла отвратительная формула морали выгоды, гласящая: «каждый только для своих, каждый только для себи».

«Резигия тюдей, не признающих религии, - писал Голстон, - есть религия покорности всему тому, что лелает сильное большинство, т. е. религия повиновения сушествующей власти».

И вот его главная мысль о религии: «Религия не есть раз навсегда установленная вера в совершившиеся будто бы когда-то сверхъестественные события и в необходимость известных молитв и образов, не есть также, как ду-

мают ученые, остаток суеверии древнего невежестна, кото рый не имеет в наше время значения и применения в жизни; религия есть установленное, согласиое с разумом и современными знаниями отношение человека к вечнои жизни, к Богу, которое одно движет человечество вперед к предназиаченной ему цели.

Человек есть слабое, несчастное животное до тех пор. пока в душе его не горит свет Бога. Когда же свет этот загорается (а зажигается он только в душе, просвещенной религией), человек становится могущественнеишим сушеством мира. И это не может быть иначе, потому что деиствует тогда в нем уже не его сила, а сила Божия.

Так вот что такое религия и в чем ее сущность».

« — Вот умрет Толстон и все к чергу поидет...» Чехов - Бунину.

Государство уповает на «отлаженный механизм» управления экономикой и - боже мой! - за двести лет так его и не отладило. Религия - истинная, включающая в себя и науку, и философию, «отлаживает» механизм души, и он работает отлично там, где государство (и культовая авторитарная церковь!) не препятствует человеческому сообществу, избравшему главнои целью жизни — духовное

Некоторые публицисты упорно пытаются защитить авторитет «сильного» государства, пошатнувшийся благода ря демонтажу командно-административной системы, ссылкои на «новые», нетралиционные авторитеты, вновь набирающие силу. «Одним из пунктов разногласии был вопрос о том, что является наиболее яркой чертой русского народа, его неотъемлемой принадлежностью, его возможным вкладом в будущее устроиство мира». Славинофилы такой чертои называли православие. Не соглашаясь с ними, Соловьев писал, что православие трудно рассматривать в качестве наиболее сильной стороны русской истории. Претерпев сокрушительный раскол в XVII веке, оно так и не восстановило единство своих рядов. Начинаи с XVII века, православная церковь пребывает в подчине

По мысли Соловьева, характерным признаком русского народа является не его религиозность, а своиственная ему сильная государственная организация, возникціая по вполне понятным историческим причинам. Следовательно, главный характерный признак народа — не его душев ный склад, не то, как он трудится и как живет, во что верует, а внешняя организация, возникшая к тому же принудительно, как средство защиты и никогда не бывшая целью. По характеру же русскии народ, наоборот, анархист, что и доказали Бакунин, Кропоткин да и Лев Тол стой. Анархизм у нас дискредитирован до примитивного представления о хаосе и гибельном беспорядке. Тогда как на самом деле анархизм в русском народе (да и в любом другом) понимался как такая жизнь, где всяк живет своим умом, на свои манер и вкус. И так жили века, даже при крепостном праве, даже в своей общине наши замечательные «хори и калинычи». И подлинное единение возможно только тогда, когда при относительном единстве взглядов сохраняется свобода воли личности. Абсолютното единомыслия быть не может, так предусмотрено самой природой человека. «Счастье единомыслия», которым еще недавно гордились советские писатели в официальных отчетах со всевозможных «съездов», — это рабский восторі перед авторитарным режимом командно-административ нои системы. «Понять всю широту и действенность, понять всю святость прав личности и не разру шить на атомы общество — самая трудная социальная задача. Ее разрешит, вероятно, сама история для будущего, в прошедшем она никогда не была разрешена». Эта мысль Герцена и сейчас является основополагающей.

Осмыслить всю ее непреложность опять поможет нам духовный опыт Льва Толстого. В письме к Н. Страхову от 13 сентября 1871 года Толстой описывает свою встречу со стариком Тютчевым и вот какое признание делает он: «Из живых не знаю никого, кроме вас и его, с кем я так одинаково чувствовал и мыслил. Но на известной высоте

душевной единство воззрений на жизнь не соединяет, как и выраженных тем же запутанным и нелепым жаргоном, это бывает в низших сферах деятельности, для земных целей, а оставляет каждого независимым и своболным. Я это испытал свами и сним. Мы одинаково видим то, что внизу и рядом с нами: но к то мы такие и зачем и чем мы живем и куда мы пойдем, мы не знаем и сказать друг другу не можем, имы чуждее друг другу, чем вам или даже мне мои дети. Но радостно по этой пустыннои дороге встречать этих чуждых путешественников. И такую радость я испытал, встречаясь с вами и с Тютчевым».

Вот эту коренную черту русского народа и игнорировали революционеры-марксисты, более того — ее-то и третировали как «русскую расхлябанность», «неумение жить и работать», видели именно в ней главное препятствие для своего государственного, распланированного с головы до пят социализма, призванного дать «выучку» и «выволочку» русскому народу, «Выволочка» без обиняков обещалась кровавой: «...принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, ...является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи», писал реабилитированный перестроикой «святой» Бухарин-Ленинец

Правда, не все. В 1909 году в Москве вышел сборник статей русской революционной интеллигенции «Вехи», которому суждено было стать знаменитым, пророческим прогнозом будущей, а нашей теперешней, истории. Лев Толстой не прошел мимо этого замечательного духовного явления русской жизни, дал свои отзыв о «Вехах», чрезвычайно сейчас для нас интересный. Три поколения русскои «советской» интеллигенции выросли, не читая «Вех» и тем более их толстовскои оценки, ибо все это было ошельмовано и запрещено. Поэтому перед тем, как привести суждения Толстого, даю краткую, хотя бы по энциклопедическому словарю, информацию о сборнике.

«Вехи» были отрезвительной и отрезвляющей реакцией русского либерализма на революцию 1905-07 гг. Сборник содержал критику марксистской теории социализма как классовой воины и диктатуры пролетариата и знаменовал собой возвращение русскои интеллигенции к общечеловеческим ценностям, к илеалистической философии Ядро сборника составили статьи Н. Бердяева, С. Булгакова, П. Струве, С. Франка. В числе второстепенных авторов был и А. Луначарский.

Исходной предпосылкой «веховской» критики революционеров -- вождей русского освободительного движения была мысль, что не революционные массы, а внутренняя духовно-религиозная жизнь личности является «единственной творческой силой человеческого бытия», единственным «прочным базисом», на котором можно построить здание общественных отношений. По мнению авторов «Вех», социальная революция катастрофична и гибельна для общества. Атеистический материализм, политическии радикализм и насилие, нигилистическое отношение к абсолютным ценностям, вера в земной рай и идеализация народа (в марксизме — пролетариата), подчинение философской истины утилитарно-политическим целям, максимализм социальных и этических требовании, а вместе с тем пренебрежение к интересам отдель-НОГО ЧЕЛОВЕКА И ОТЧУЖЛЕНИЕ ОТ ГОСУЛАРСТВА -- ТАКОВЫ. по мнению авторов «Вех», характерные, хотя и не всегда совместимые друг с другом, черты демократической и социалистической идеологии, которая завела русское общество в тупик. Призвав к отказу от этой идеологии, «Вехи» выдвинули в качестве позитивной программы самосовершенствование личности на основе религиознокультурных традиций, покаяние и признание личной вины и ответственности за происходящее, постепенное, под влиянием духовных факторов, изменение социальных и экономических условий и т. д.

Хотя общая духовно-нравственная установка «Вех». казалось, должна была бы быть близка Толстому, он тем не менее выступил с их критикой. Его раздражал наукообразный, абстрактныи - «жаргонныи» философский язык статеи, затемняющий, по его мнению, истину. Из всех авторов сборника он выделяет лишь двух - Бердяева и Булгакова. «Единственные подобия ответов, хотя

которым написаны все статьи, были в статьях Бердяена и Булгакова, — пишет он. — В статье Бердяева говорится. что «сеичас мы духовно нуждаемся в признании самоценности истины, в смирении перед истиной и готовности на отречение во имя ее. Эго внесло бы освежающую струю в наше культурное творчество. Ведь философия есть орган самосознания человеческого духа и орган не индивидуальный, а сверхиндивидуальный и соборныи. Но эта сверхиндивидуальность и соборность философского сознания осуществляется дишь на почве традиции универсальной и национальной. Укрепление такон традиции должно способствовать культурному возрождению России».

В статье Булгакова говорится, что «в поголовном почти уходе интеллигенции из церкви и в той культурной изолированности, в которои благодаря этому оказалась эта последняя, заключалось дальнейшее ухудшение исторического подожения... если бы интеллигенция стала церковнои, т. е. соединяла бы с просвещением и ясным пониманием культурных и исторических задач (чего так часто недостает современным церковным деятелям) подлинное христианство, то таковая ответила бы насушной, исторической и национальной необходимости».

Читая все это, — далее пишет Толстои, - ему невольно вспомнился умерший друг, тверской крестьянин Сютаев, тоже несогласный с церковным пониманием христианства: «Он ставил тот же вопрос, что и авторы сборника Вехи. На вопрос этот он отвечал: «Все в тебе», в «любве». Так же отвечает на этот вопрос и крестьяния из Ташкента. письмо которого Толстои получил как раз во время чтения сборника. Его-то и приводит он как свой ответ «Ве-

«Основа жизни человеческой пюбовь», пишет крестьянин, «и любить человек должен всех без исключения. Любовь может соединить с кем угодно, даже с животными. вот эта-то любовь и есть Бог. Без любви ничто не может спасти человека, и поэтому не нужно молиться в пустое пространство и стену, умолять нужно только каждому самого себя, о том, чтобы быть не извергом, а человеком И стараться надо каждому самому о корошей жизни. а не нанимать судей и усмирителей. Каждый сам себе будь судьей и усмирителем. Если будешь смирен, кроток, и любовен, то соединишься с кем уголно. Испытаи каждыи так делать, и увидишь инои мир и другои свет и достигнешь великого бласа, такого, что прежняя жизнь покажется диким зверством. Не надо справляться у других, а са мим надо разбирать, что корошо, и что дурно. Надо веделать другим чего себе не хоцень. Как в гостях люди сидят за одним столом и все одно и то же едят и все сыты бывают, так и на свете жить надо, все одной землеи, одним светом пользуемся и потому все вместе должны и трудиться и кормиться, потому что все ничье и мы все в этом мире временные гости. Ничего не надо ограничивать, надо только свою гордость ограничить и заменить ее любовью. А любовь уничтожит всякую злобу. А мы теперь все голько жалуемся друг другу и осуждаем, а сами может быть хуже тех, кого осуждаем. И все теперь как низшие, так и высшие ненавидят так, что даже готовы убивать друг друга. Низшие думает этим убийством обогатить себя, а высшие усмирить народ. И это заблуждение, обогатиться можно только справелливостью, а усмирить людей можно только любовным увещанием, поддержкою, а не убийством. Кроме того люди так заблудились, что думают, что другие народы, немцы, французы, китайцы, враги и что можно воевать с ними. Надо людям подняться на духовную жизнь и забыть о теле и понять то, что дух во всех один. Поняли бы это люди, все бы любили друг друга, не было бы меж ними зла и исполнились бы слова Иисуса, что Царство Божие на земле внутри вас, внутри людеи».

Так думает и пишет безграмотный крестьянин, ничего не зная ни о Махе, Авенариусе и Луначарском, но даже и о русской орфографии, - заканчивает Толстой свои отзыв о «Вехах».

И ведь лучше, то есть сжагее и вернее, чем этот крестьянин, о нас сеичас не скажешь.

ТУЛА - ЯСНАЯ ПО ІЯНА

на

# ШКОЛА В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Сотня тысяч погибших деревень, варварское отношение к природе повсеместное, не щадящее наших национальных святынь, в гом числе и Яснои Поляны. Кризис культуры, охвативший различные слои общества и приведший к утрате вековечных народных традиций. Бессмысленность существования многих людей, утративших веру в бессмертие души, а теперь и веру в безграничные возможности человека. И все же я не склонен сгущать краски и лишать современников перспективы нравственного выздоровления. Все чаще они приходят к пониманию недостаточности только экономических преобразований. Все чаще задумываются над смыслом жизни, над своим местом в этом бесконечном мире. Нет отчаяния, когда сознаешь, что рядом накопленный многими поколениями духовный опыт. В нем мудрость столетий, основа для сегодняшних раздумий о мнимои и истинной жизни, на него можно опереться. Толстой — один из тех, кто обогащает душу каждого человека, стремящегося к добру и справедливости.

Наедине с Толстым всегда трудно, ибо он взывает к совести, к ответственности перед теми, с кем живешь и кто придет в этот мир после тебя.

Педагогика Толстого — это не столько методика преподавания в начальных классах, это даже не столько искусство общения наставника с учениками, сколько методология жизни человеческого духа. Она не для избранных, а для каждого. Обращение к ней помогает нам разобраться в самых сложных вопросах существования, через чувство и разум постичь правду о мире и душе жи-

Человечество могло бы избежать многих ошибок, научись оно прислушиваться к голосу мудрых, правильно воспринимать их критику деиствительности, их раздумья над путями обновления общества и внутреннего становления личности. Наследие Толстого и его судьба в трагическом ХХ веке - лучшее тому подтвержде-

В 1898 г. Толстой писал в дневнике: «Если бы даже случилось то, что предсказывает Маркс, то случилось бы только то, что деспотизм переместился бы. То властвовали капиталисты, а то будут властвовать распорядигели рабочих»\*. Будучи убежденным идеалистом, он вите г ошибки марксистов (и не одних их, а всей материапистической школы) в том, что они не видят того, что жизнью человечества движет рост сознания, движение религии, более и более «ясное, общее, удовлетворяющее всем вопросам понимания жизни, а не экономические причины» (т. 53, с. 206). Краиность? Быть может. Но, как любил говорить сам Лев Николаевич, «крайности схоцятся». В нашу эпоху мы особенно ощутили, к чему может привести забвение духовного начала в нашей

Некоторые трагические гарисовки современной Толстому эпохи поражают верностью и, к сожалению, злободневностью в наши дни. «Вчера, — читаем в его дневнике, - ходил по улицам и смотрел на лица: редкое не отравленное алкоголем, никотином и сифилисом лицо. Ужасно жалко и обидно бессилие, когда так ясно спасение» (т. 53, с. 21). И в другом месте, в письме к П. И. Бирюкову, говоря о мертвом аппарате чиновников, замечает: «...сидят преимущественно, исключительно даже, самые эгоистические сластолюбцы, поставленные в необходимость управлять народом, до которого им нет никакого дела» (т. 70, с. 35).

Голстому было ясно, что общество, основанное на равнодушии к нравственным проблемам бытия, рано или

\* 1о істои Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1928 1958 г., г. 53, с. 206. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте работы с указанием тома и страницы.

поздно доидет до одичания и морального разложения. «Организация, — размышлял он в дневнике 1898 г., всякая организация, освобождающая от каких-либо человеческих, личных, нравственных обязанностей. Все зло мира от этого. Засекают, развращают, одуряют людей, и никто не виноват» (т. 53, с. 176).

Он прекрасно понимал опасность ложных авторитетов иля массового сознания. Давая оценку рассказу Д. А Хилкова о протоиерее Иоанне Кронштадтском, Толстой писал: «...ужасно, что сделали в продолжении 900 лет христианства с народом русским. Он, особенно женщины, совершенно дикие идолопоклонники» (т. 65, c. 135).

Глубоко зная основы народной жизни, народного духа, Толстой мучался сознанием разобщенности людей, управляющих государством, с миром трудящегося человека. «Народ, — утверждал он, — не больше запутан, чем ученые. Меньше. Невежество не в незнании, а в ложном знании. И из народа не меньше относительно приходит людеи к истине, чем так называемых образованных» (т. 65, с. 66).

Наблюдая за жизнью, Толстой порой приходил в отчаяние от происходящего: «Думал к воззванию, глядя на бесчисленных сыновей Дормидона в пальтецах. Он их воспитывает, «производит» в люди. Зачем? Вы скажете: вы живите, как живете, для детей. Зачем? Зачем воспитывать еще поколение таких же обманутых рабов, не знающих, зачем они живут, и живущих такою нерадостною жизнью» (т. 53, с. 139). И невольно возникает вопрос — что же делать, есть ли путь освобождения от духовного, а стало быть, и экономического рабства? «Война, суды, казни, угнетение рабочих, проституция и многое другое, — писвл он накануне ХХ века, — все это необходимое, неизбежное последствие и условие того языческого строя жизни, в котором мы живем, и изменить что-либо одно или многое из этого невозможно. - Что же делать?» (т. 53, с. 230).

Ответ на вопрос он искал прежде всего в себе самом, ибо был убежден, что нет ничего легче, как найти причины и виновников в окружающем. Так уж устроен человек: он менее всего склонен обвинять себя, его все больше тянет к осуждению рядом живущих, социальной системы, животной природы и т. п. Но с себя и только с себя начинается перестроика всего и вся. Именно к себе Толстой обращал слова: «...не лгать ни пред людьми, ни пред собой, не бояться истины, куда бы она ни привела меня». И далее: «Не боиться разойтись со всеми окружающими и остаться одному с разумом и совестью... (...) покаяться во всем значении этого слова, т. е. изменить совершенно оценку своего положения и своей деятельности: вместо полезности и серьезности своей деятельности признать ее вред и пустяшность, вместо своего образования признать свое невежество, вместо своей доброты и нравственности признать свою безнравственность и жестокость, вместо своей высоты признать свою низость» (т. 25, с. 376 -378).

Читаешь эти строки и думаешь, какая сила духа, какая мощь жила в нем! Обнажить душу перед всем миром, не побояться публичного раскаяния... Что это? Удел избранных или та высота, на которую поднимается человек, отдаваясь извечному поиску истины, нравственного самоусовершенствования? Воспитать в себе человека духовного, творчески мыслящего гражданина, сохранив при этом неповторимость индивидуальности, теплоту сердца, ясность ума - это, верил Толстой, под силу каждому. И чем раньше человек приобщается к подлинному существованию, тем ярче и долговечней его жизнь.

Мы, пережив потрясения ХХ века, возвращаемся на круги своя. Открываем забытую книгу мудрости, завешанную нам одним из самых замечательных пророков



пашего Отечества. Эта книга необычна. Она в сотни тысяч страниц, и нет ни однои, где торжествовали бы жесгокость, черствость, нелюбовное отношение к человеку. Эта книга о воспитании себя самого, о пробуждении разума, о стремлении к недосягаемому идеалу Христа. В этой книге есть указание на тот единственный путь, который способен вывести человечество из тратической безысходности. «Все яснее и яснее, - пишет Толстои, вижу, что ключ ко всему в воспитании. Там развязка всего. Это самыи длинный, но верныи путь» (т. 70, с. 103).

Когда уничтожаются памятники культуры, горят векачи собиравшиеся библиотеки, когда в жертву технократии приносится все живое, когда личность превращена в средство достижения цели, а в обществе не умолкают разговоры о колбасе, рыночной экономике, вреде сексуального воздержания, острее ощущаешь пророческие слова Толстого о самом длинном, но самом верном пути.

Бессмысленно говорить о противоречиях современнои школы, об остаточном финансировании нашего образования и нашей культуры. Об этом сказано и написано немало. Вопрос в другом - как выйти из заколлованного круга? Есть ти пути, ведущие к истинному воспитанию и образованию? В какои степени Толстой наш союзник и единомышленник?

Школ имени Толстого в нашеи стране немало, а Шконы Толстого нет. По существу, ни одна из его заповедей не вошла в школьную практику. Будто и не было толстовского призыва к свободному воспитанию, к нравственнои обоснованности и практической целесообразности передаваемых знании, к утверждению любви как главенствущего принципа во взаимоотношениях ученика и учителя, к недопустимости насилия на всех уровнях педагогической деятельности. В старости, перечитывая свои педаогические статьи, Толстой одно принимал, другое отринал. Для него это было естественным. Он никогда не стоял на месте, постоянно боролся с собственной категоричностью. Но одна идея всегда была ему дорога, и о неи он размышлял с ранней юности. Это идея «религиозного понимания жизни», понимания не церковного, не догматического, а такого, которое придает смысл жизни, является «руководящим началом всей воспитательной

деятельности» (т. 73. с. 63).

Чтобы понять педагогический пафос Толстого, вспомним, как долго и нудно в школах и вузах прививали нам сознание нашей конечности. Нас воспитали временщиками. Даруя избранным бессмертие, нас лишили такой возможности. Потеряв связь с прошлым, не ощущая будущего, мы не сумели найти себя и в настоящем. Распалась связь времен. Видимо, эта шекспировская мысль всегда была актуальна. В наши дни она стала главным признаком эпохи. Конечный человек и поступает конечно. Ему нет дела до памяти о былом, до судьбы будущих поколений. Он растрачивает свою жизнь сполна, а вместе с этим, как правило, не задумываясь, сжигает за собой мосты связи со всем живущим. Временщику легче быть чиновником, технократом, вором, убийцей. Временщик ни за что не отвечает, ни перед кем не несет никакой ответственности. Целые поколения временщиков воспитала наша школа, и нечего удивляться сегодняшнему бесцельному существованию огромного количества людей. Одна масса сменяется другой — и так до бесконечности, если не положить конец этому движению в цар-

«Смысл нашей жизни, — писал Толстой, — состоит в исполнении воли того бесконечного начала, которого мы сознаем себя частью: воля же эта в единении всего живого и прежде всего людей: в братстве их, в служении друг другу» (т. 73, с. 63). «Практический, центральный закон жизни» — «единение всего, достигаемое любовью», — вот то, что, по мысли Толстого, должно быть положено в основу воспитания, должно быть развиваемо

Педагогика Толстого — это нравственная система передачи духовного опыта, основанная на любви. Последняя «влечет к чистоте, к соблюдению и возвращению к себе божественной сущности» (т. 64, с. 286). Только благодаря всесильности и всеохватности любви произойдет «замена себялюбивого, ненавистнического, неразумного устройства жизни любовным, братским, свободным и разумным» (т. 72, с. 190).

Утопия? Наивность гения? Не ошибусь, если предположу, что большинство из читающих эти строки улыбнется и с видом знающего жизнь человека назовет толстовскую мысль чудачеством. Так поступали по отношению к нашему земляку современники, так думают и сегодня, так еще долго будут воспринимать Толстого. Не его в том вина, а наша, т. е. всей нашей педагогической системы. Мы воспитаны в другом режиме мышления. Нас больше устраивает насилие над личностью ребенка, не свобода, а своеволие, диктаторство в общении с ним. Мы стремимся наполнить его голову всевозможными знаниями и полагаем, что этого будет вполне достаточно. Но ни знаний, ни нравственных начал, ни эстетического вкуса ребенок в школе не получает - речь ндет, конечно, о типичном для всей системы народного образова-

Наша школа внедряет в душу ребенка кульг насилия. Принцип жизни — насилие, образцы для подражания насильники, методы и формы воспитания тоже из арсенала насилия. Призывы современных педагогов-новаторов изменить положение в школе, поверпуть детей и наставников лицом к любви, милосердию, состраданию, разумному общению пока что не очень популярны. Напротив, многих учителей они раздражают. Воспитанные кнутом и пряником, они воспроизводят в огромных количествах себе подобных.

Только кардинальный пересмотр главных духовных установок современной школы поможет возвратить учигеля к «живой жизни», спасет его от схоластики, жестокости, менторского отношения к детям.

Только способный к истинной любви челояек может возвратить ребенку доверис к себе и школе. Нам надо отказаться от насилия как в области содержания, так и в области форм и методов обучения. Пробудив в маленьком существе любовь ко всему живому, наделить его радостью общения с окружающими людьми, раскрыть ему глаза на красоту мира, на важность добра, которое неизмеримо сильнее зла. — это ли не задача большой педа-Тогики!

Как известно, именно в Ясной Поляне и Тульскои области были созданы Толстым школы принципиально нового типа. Опыт же великого педагога до сих пор остался невостребованным. Если мы хотим выйти из духовного кризиса, возвратить человеку смысл и веру существования, то должны обратиться к педагогическим идеям Толстого, связать их с лучшими достижениями советской школы на современном этапе.

Гуманистическая философия Толстого, как и вся общественная деятельность писателя, является методолотической основой для разработки концепции подлинно гуманистической школы. В условиях туманизации общественно-политических процессов, возрождения общечеловеческих ценностей и культурно-национальных традиции толстовские просветительские идеи звучат особенно актуально и обращены не только к настоящему. но и к будущему, к тому, что необходимо утверждается накануне XXI века. Это воспитание высоко нравственной личности, способнои к неустанному правственному совершенствованию и самообразованию, глубокая органичная взаимосвязь человека и природы и в связи с этим обостренное чувство сохранения природы, земной цивилизации, включая культуру земледельческого труда, гуманистическая направленность всего педагогического процесса, разносторонняя трудовая деятельность человека, методическая оснащенность педагогического наследия Толстого.

Гибкая педагогическая система Толстого дает возможность создать модели разных учебных заведений. Исходя из этого, для будущего эксперимента целесообразно включить школы городского и поселкового типов, а также малокомплектную школу. Каждая из них будет иметь свою специфику. Городская школа может быть ориентирована на всестороннее экологическое и культурологическое образование и воспитание учащихся. В сельской школе, а таковой должна стать прежде всего Яснополянская средняя школа, приоритетным будут музееведческое и земледельческое направление. Школа в Никольском-Вяземском (малокомплектная) должна быть связана с проблемами сельскохозяиственного экополиса, должна восполнять необходимые для полнокровной жизни села людские ресурсы. Каждая из школ — это центр духовной культуры. Вокруг него могут складываться новые традиции, оживать давно забытос.

Школа Толстого не элитарное учебное заведение. Каждый ребенок должен найти в ней все то, что разовьет его способности, что превратит его в совершенствующуюся

Школа Толстого будет максимально приближена к идее свободного воспитания, а это предполагает свободу выбора средств и форм обучения и воспитания, демократизм в общении ученика и учителя, учет специфики школы, педагогического коллектива, индивидуальный подход к ученику, ориентированность на свободный выбор учениками и их родителями путеи развития интересов и природных задатков ребенка, обеспечение всех правовых свобод развития личности, закрепленных в Конституции СССР.

Школа Толстого предусматривает гуманитаризацию всех сфер жизнедеятельности. Это и утверждение принципов общечеловеческой (христианской) этики, связанной с национальной традицией и просветительской концепцией личности ребенка, согласно которой «детский возраст» есть первообраз гармонии» (Л. Н. Толстой); деполитизацию учебно-воспитательного процесса и ориентация его на прогрессивные стороны духовного опыта человечества и народа; коренное преобразование учебного плана с целью значительного усиления в нем гуманитарной подготовки (имеется в виду создание условий для развития музыкальных, изобразительных, литературных и др. способностей учащихся, приобщение их к культуре прошлого и настоящего, к нравственным основам прогресса и цивилизации).

В этом же ключе должна пройти и перестройка преподавания языковых дисциплин. Не секрет, что выпускники наших школ в массе своей не владеют навыками устной и письменной речи. Русский народ, в отличие от других народов страны, преимущественно одноязычен.

Глубокое изучение иностранного языка, начиная со вто рого класса, это не прихоть, а жизненная необходимость Толстой был убежден, что, изучая чужой язык, человек познает душу другого народа, а это в свою очередь ве дет к взаимопониманию людей. Риторика, логика, стилистика, основы общего языкознания — все это должно так или иначе использоваться в школьных курсах, призванных дать ученикам инструментарий общения.

Школа Толстого предполагает введение щадящей и в то же время эффективной системы оценок знании учащихся, особой для каждой из ступеней его духовного развития.

В Школе Толстого ученик постепенно приобретает навыки самовоспитания и продвижения к идеалу. Труд, который так не любезен нашим детям в школе, должен быть нравственно и практически оправданным. Тогда он из принудительного становится жизненно необходимым и радостным. Мы отучили людеи от культуры земледельческого труда. Не случанно во многих тульских селах стоят осиротевшие дома, доминирует психология дачников, тех же временщиков. Земля без хозяина, но он сам не снизойдет до нее. Его надо воспитать, «Земледелие, — писал Толстой в предсмертной книге «Путь жизни», - не есть одно из занятий, своиственных человеку. Земледелие есть занятие, свойственное всем людям, труд этот дает больше всего свободы и больше всего блага людям». Но мы уже не знаем ни цену этои свободе, ни блага, приносимого от общения с природои. Возродить культуру земледельческого труда, приобщить детей к крестьянской жизни, раскрыв ее иепреходящий смысл, — одна из важнейших задач толстовской шко

Год назад, когда в Яснои Поляне создавалось, вернее, возрождалось Толстовское общество, участники учредительной конференции поставили перед собой несколько задач. Среди них — воскрешение из пепла издательской деятельности «Посредника», создание всесоюзных Толстовских маршрутов, увековечивание памятных мест. связанных с именами Толстого и его окружения, пропатанда педагогического и нравственно-философского наследия русского художника и мыслителя. Создание школы Толстого на Тульской земле - это лучший памятник яснополянскому пророку. Вместе с будущими экспозициями музея-заповедника «Ясная Поляна», с возрожденными усадьбами Толстых в Пирогове, Николь ском-Вяземском, Покровском, школа Толстого станет свидетельством нашей искреннеи любви к тому, перед кем преклоняется весь мир.

Создание Школы Толстого — грудное и непривычнос дело. Кому-то оно может показаться утопиеи. Но кто мог подумать, что в Никольском-Вяземском, где несколько лет назад все было голо, пусто, теперь целыи культурный центр. Он возник не на пустом месте. В преданиях, в устных рассказах селян хранилась история старинпой, брошенной на произвол судьбы усадьбы. Пришел умный и тонкий человек, не равнодушный к этим местам (я имею в виду В. С. Усова), собрал вокруг себя энтузиастов и вопреки недовольству тех, кому и мать родная не нужна, востановил дом Толстых, построил великолепную школу, клуб, начал реставрацию Успенского храма.

Все чаще в Никольском-Вяземском проводятся праздники, все чаще звучат народные песни. Растет круг людей, стремящихся побывать здесь, прикоснуться к современному чуду. Мало таких энтузиастов, как тульские машиностроители, и потому много на Руси забытых, а то и изуродованных уголков, где когда-то было шумно и весело, красота природы сливалась с красотои рукотворной, а теперь одиноко.

Как бы там ни было, надо верить в неистребимость духа человеческого, томимого духовнои жаждой, пребывающего в поиске совершенства.

«Самым лучшим мне кажется то, — писал Лев Николаевич, — чтобы жить немножко выше своеи совести, т. е. ставить себе задачей жизнь немножко получше, впереди той, которую ведешь, и постоянно в жизни достигать этого и опять ставить себе цель впереди» (т. 64с. 209)

### ЛИТЕРАТУРА

Стихи. Рассказ. Эссе. Онстантин Дмитриевич Воробьев (1919—1975) — известный русский писатель — участвовал в 1941 году в первых боях под Москвой в составе роты кремлевских курсантов, испытал трагические дни начала войны, попал в плен, дважды бежал, командовал в Литве партизанским отрядом. Автор знакомых многим читателям произведений «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!», «Друг мой Момич», «Вот пришел великан...» и др.

Рассказ «Немец в валенках» был написаи в 1966 году, впервые напечатан в журнале «Урал» в 1967 году (№ 9), затем вошел в сборник рассказов и повестей «Тетка Егориха» (литовское изд-во «Вага», 1967).

В основу его положен реальный факт из лагерной жизни. Писатель прошел многие немецкие лагеря для военнопленных: в Клину, потом смоленский, каунасский, саласпилсский и шауляйский. И действительно, в саласпилсском лагере встретился такой немец и звали его Вилли Броде, который проникся к К. Воробьеву сочувствием и однажды дап ему хлеб и сигареты. Но в целом сюжет рассказа подчинен художественному замыслу: показать сложные взаимоотношеиия не только между пленными и немцами, но и между своими. В реальности, по словам писателя, в плену все было страшнее, чем им написано в повести «Это мы, Господи!». Предательство за баланду, безумие, людоедство, и вместе с тем в том кошмаре — случаи мужества и героизма.



# HEMEI REAL

Тогла в Прибалтике уже наступала весна. Уже на нашем лагерном тополе набухали почки, а в запретной черте — близ проволочных изгородей — проклевывалась трава и засвечивались одуваны. Уже было тепло, а этот немец-охранник явился в наших русских валенках с обрезанными голенищами и в меховой куртке под мундиром. Он явился утром и дважды прошелся по бараку от дверей до глухой стены: сперва оглядывал левую сторону нар, потом правую, - кого-то выискивал среди нас. Он был коренастый, широколицый и рыжии, как подсолнух, и ступал мягко и врозваль, как деревенский кот.

Мы — сорок шесть пленных штрафников — сидели на нижних ярусах нар и глядели на ноги немца, эти сибирские валенки на нем с обрезанными голенищами ничего не сулили нам хорошего. Ясно, что немец воевал зимой под Москвой. И мало ли что теперь по теплыни взбрело ему в голову, и кого и для чего он тут ищет! Он сел на свободные нары, закинул ногу на ногу и поморщился. Я по себе знал, что отмороженные пальцы всегда болят по теплыни. Особенно мизинцы болят... Вот и у немца так. И мало ли что он теперь задумал! Я сидел в глубине нар, а спинои в меня упирался воентехник Иван Воронов, - он был доходяга и коротал свои последний градус жизни. У нас там с Вороновым никогда не рассеивались сумерки. окнолепилось над третьим ярусом, и все же немец приметил нас, точнее, меня одного. Он протянул по направлению ко мне руку и несколько раз согнул и расправил указательный палец.

Я уложил Ивана и полез с нар. Там и просгранства-то было на четыре вольных шага, но я преодолел его не скоро: немец сидел откинувшись, держа ноги на весу и глядя на меня с какой-то болезненно брезгливой гримасой, а мне надо было балансировать, как бы табанить то правой, то левой рукой, чтоб не сбиться с курса, чтоб подойти к нему по прямой. Я не рассчитал и остановился слишком близко от нар, задев поднятые ноги немца своими острыми коленками. Он что-то буркнул, - выругался, наверно, и отстранился, воззрившись на мои босые ноги с отмороженными пальцами. Я стоял, балансировал и ждал, и в бараке было тихо и холодно. Он что-то спросил у меня коротко и сердито, глядя на ноги, и я отрицательно качнул головой, -- мы знали, что охранники и конвоиры особенно усердно били доходяг, больных и тех, кто хныкал, закрывался от ударов и стонат.

— Шмерцт нихт? — спросил немец и посмотрел на меня странно: в голубых глазах его, опушенных белесыми ресницами, было неверие, удивление и растерянность. — Ду люгст, менш! — сказал он. Я понял, о чем он, и подтвердил, что ноги у меня не болят. Он мог бы уже и ударить, - я был готов не заслоняться и не охать, а на вопросы отвечать так, как начал. Ожидание неминуемого — если ты в плену и тебе двадцать два года — главнее самого события, потому что человек не знает, с чего оно начнется, сколько продлится и

Не болиз? (нем.)

Ты лжешь, человек! (нем.)

чем закончится, и я начал уставать ждать, а немец не торопился. Он сидел, о чем-то думал, странно взглядывая на меня и поддерживая на весу свои ноги в валенках с обрезанными голенищами. В бараке было тихо и холодно. Наконец немец что-то придумал и полез ру кои в правый карман брюк, Я расставил ноги, немного наклонился вперед и зажмурился, - начало неминуемого было теперь известно. Оно тянулось долго, и. когда немец что-то сказал, я упал на него, потому что был с закрытыми глазами, и звук его голоса показался мне глохлым эхом конца события. Немец молча и легко отвалил меня в сторону, и я побарах гался сам с собой и сел на край нар. В бараке было очень тихо и холодно. Наверно, Воронов видел, как я подходил к немцу, и теперь сам двигался к нам тем же прис мом — будто плыл. Он глядел мне в лоб, — может. ориентир наметил, чтоб не сбиться с курса, и глаза у него были круглые и помешанно-блестящие. Немен не замечал Воронова, пробуя склеить сигарету, и поломал ее, когда упал на него, а Иван все шел и шел. табаня то правой, то левои рукои. Я не знал, что за мыслил мои друг доходяга. Управившись с сигаретои немец увидел Воронова и сперва махнул на него рукои. как кот лапой, перед своим носом, а затем уже

Цурюк'

Иди назад! - сказал я Ивану

А... ты? - за два приема выговорил он, по-прежнему глядя мне в лоб сумасшедшими глазами.

Я тоже приду. сказал я.

— A он Чего оп<sup>о</sup>

Форт! – крикнул немец и махнул рукой перед своим.

Иди к себе! Скореи! — сказал я, и Воронов округло повернулся, и его повело куда-то в сторону от нашего с ним места в углу нар. Зажигалка у немца не работала. наверно, камушек истерся или бензин иссяк, и он все кла цал, не упуская из вида Ивана. — опасался, может, что того завернет сюда снова. Воронов добрался до места и лег там животом вниз, уложив по-собачьи голову на протянутые вперед руки. Он глядел мне в лоб. В сумраке нар глаза его блестели, как угли в золе, и немец издали опять махнул на них кошачьим выпадом руки, а Иван тоненьким — на исходе — голоском ска

Хрен тебе... в сумку.

Вас выоншт феррюктер' - спросил немец. Возможно, он произнес не эти слова, - я ведь не знал по-немецки, но он спрашивал о Воронове, и я ответил, тронув свои калык.

Он просит пить.

Немец наморщил лоб, глядя на мои рот, и понял

- Baccen'

Да, — сказал я

Бекомт ир денн каин вассер?

Шаизе. - негромко и мрачно выругался немец. а Иван попросил меня рвущимся подголоском:

Саш, скажи ему... хрен, мол, в сумку!

Он сулил ему не хрен, а совсем другое, что, как казалось ему, не лучше стужи под Москвой, я кивнул, обещая, и Воронов притих и перестал блестеть глазами. Немец закурил, но сигарета плохо дымилась. потому что была поломана, и он протянул ее мне. Я зажал на неи надрыв и затянулся до конца вдоха. Сигарета умалилась до половины, а я подумал, что Ивану хватит «тридцати», и затянулся вторично. Я видел, что немец ждет, когда я выдохну дым, но его не было осел там, во мне. Барак. нары, ждущий немец поплыли от меня, не отдаляясь, прочь, и в это время Иван позвал, как из-за горизонта:

- Саш! Двадцать!.. Ладно?

— Етцт вилл эр раухен? — спросил немец, показав на Ивана и на сигарету. Я подтвердил, а немец удив іенно выругался. Я решил, что проход — в нем и было-то каких-нибудь четыре вольных шага! - надо преодолеть падением вперед, тогда ноги самостоятельно обретут беговои темп и меня не уведет в сторону. Воронов ожидал меня не меняя позы, только растопырил указательный и средиий пальны правой руки. приготовился. Я вложил между ними окурок и подождал. Иван затянулся и зажмурился, - поплыл, наверно, вместе с бараком, и тогда я оглянулся на немца. Он некоторое время смотрел то на мой лоб, то на ноги, потом позвал, но не пальцем, как раньше, а в голос.

- Алле зинд да флюхтлинге?<sup>2</sup> Ком-ком? — спросил он и посеменил по доскам нар короткими пальцами, поросшими медным ворсом.

Все, — сказал я и сел на свое прежнее место. --Только не в одно время и из разных лагереи.

Немец приподнял с пола ноги, и лицо у него стало каменным и напряженным, - наверно, защемило пальцы. Мне хотелось лечь там у себя рядом с Вороновым, подтянуть колени к подбородку, а ступни обжать ладонями, чтобы затушить боль в мизинцах. Я безотчетно, но на такую же высоту, как и немец, приподнял свои ноги и нечаянно охнул.

Шмерцен? — спросил немец.

 Ну болят, болят, — со злостью сказал н. — Тебе от этого легче, пач

Мы встретились взглядами, и в глазах немца я увидел какой-то опасный для меня интерес, как бы надежду на что-то тайное для него.

Теперь тебе легче, да? - спросил я. Он не понял, видно, о чем я, потому что посунулся ко мне на руках. не отпуская ног, и сказал торопясь

Их бин бауэр, форштеест? Ба-у-эр, Унд ду? Из военного словаря мне было изнестно, что такое «бауэр». Ну конечно! Он должен быть этим бауэром и никем другим. Они дуют пиво — «нох айн маль» — жрут

желтую старую колбасу, рыжеют, а потом воюют со всем светом и отмораживают ноги под Москвой!.. Я не знал, что он задумал по теплыни, чего ему от меня хочется, и не ответил на вопрос.

Их бин ба-у-эр! - как о светлом, о котором он внезапно вспомнил, сказал немец. — Унл лу?

Может, потому, что у меня все время не проходила боль в мизинцах и думалось об обуви, я выбрал ремесло сапожника. Немец не уразумел, что это значит, и я показал на свои босые ноги и помахал воображаемым модотком.

Шумахер? - догадался немец

Я кивнул. Он поглядел на свои сибирские опорки и что-то проворчал, - моя профессия ему не понравилась. В бараке стояла прежняя трудная тишина: пленные ждали конца события, а немец держал на весу ноги и молчал. Я следил за выражением его лица. Оно было тяжелым и напряженным.

На, аллес, - сказал он. - Цайт цу геен!

Пленному полагалось двигаться впереди конвоира шагах в шести. Такая дистанция очень опасна, если ты задумал бежать, - не в бараке, понятно, а за лагерем, когда уже известно, куда вы оба направляетесь. Тот, кто это пробовал, всегда падал убитым в десяти шагах от конвоира, если несся по прямой, в пятнадцати, когда бежал влево, и, примерно, в двадцати, если кидатся в правую сторону. Пленные хорошо знали этот необъяснимый закон, и тот, кому судьба определила залагерную прогулку, неизменно бежал вправо. Можно было, конечно, и ие бегать, но число двадцать на четырнадцать единиц больше шести, и ясно, почему беглец выбирал правую сторону, если не считать, что сердце у него в этом случае оказывалось защищенным от конвоира правым боком...

Я так и пошел к выходу. — впереди немца, но он сказал: «Момент», и я задержался, а оглядываться не стал, чтобы не видеть глаза Ивана. Немец поравнялся со мной, и мы пошли рядом. — я табаня то пра вой, то левой рукой, а он врозваль, морщась и глядя на мои ноги. У дверей в цементном полу была глубокая колдобина, заполненная янтарно-радужной кропои доходяг. Мы там споткнулись одновременно, и немец выругался резко и коротко, а я длинно и, наверно, заклинающе, потому что он притих и прислушался. Мне нуж но было потереть зашибленные пальцы, чтобы они распря мились, и я присел и опять помянул души живых и мертвых.

Что ты там бормочешь? - подозрительно, вполголоса спросил немец. - После этого не болят, да

Возможно, он произнес другие слова, но смысл вопроса был этот, я не мог ошибиться. Мне было не к чему разуверять его, и я словами и жестами подтвердил его догадку. Кто-то из наших засмеялся тоненько и болез ненно, и, наверно, немец понял злорадный смысл этого смеха, потому что оценивающе оглядел меня с ног до головы. Я уже управился со своими ногами и был готов идти, и тогда немец дважды спросил меня о чем-то, чего

— Их хайсе Вилли Броде. — сказал он и большим пальцем ткнул себя в грудь. У и д ви ист дайн наме?

Я назвал свое имя. Немец старательно и неверно произнес его по складам и, не торопясь, врозваль, ушел. Я постоял у дверей и побрел назад, на свое место. Иван пошевелился и, не открывая глаз, всхлипывающе спро-

- Чего он хотел, а'

— Не знаю, сказал я. — Может, вернется.

- Хрен ему... В сумку.

Я лег, как и хотел, подтянув к подбородку колени и обжав ладонями пальцы ног. Весь цень и ночь в бараке было тихо и холодно, а утром немец явился опять. Он не захотел переступать колдобину и встал у две рей. Мы с Вороновым сидели заученным доходяжьим приемом -- спина к спине, и я чуть-чуть подался назад, чтобы стояк нар загородил меня от немца. Он и загородил, но немец в это время по складам сказал: «Алек-шандр», и я уложил Ивана и полез с нар. Немец стоял у дверей — коренастый, неподобранный и рыжин, как одуван в запретной черте нашего лагеря. Наверно, ему котелось зачем-то, чтобы я споткнулся на вчерашнем месте, — смотрел он на меня так, когда чего-то ждут от человека, но я остановился перед колдобиной и тоже стал ждать,

— Моен, — невнятно и мрачно сказал немец. Я не понял, что это значило, и промодчал. Он оглянулся на дверь — крадучись и опасливо — и сунул правую руку в карман френча. Теперь трудно сказать, что из того вышло б, если бы я сделал то, о чем подумал в эту минуту: у немца отсутствовали глаза и правая рука; в кол

Чего хочет этог сумасшедшии? (нем. /

Вода? (нем.)

Вы не получаете воды! (нем.)

Нет, — понял я.

Он хочет курить? (нем.)

Все здесь бежавшие? (нем.)

Я крестьянин, понимаешь? Крестьянин. А ты? (нем.)

<sup>&</sup>lt;sup>+</sup> Еще раз (нем.)

Ну, все, Пора идля твем з

Меня зовут... А тебя! (нем т

Но этого не случилось.

Он дважды сказал: «Нимм», а руку держал перед собои. - видно, хотел, чтобы я полез через колдобину, как вчера. Мне смутно виделось, что было у него в руке, и я не двигался и не шатался.

Ду хаст гут гефрюштюкт, я?<sup>2</sup>

Это он сказал рассерженно, оглянувшись на дверь и протянув ко мне руку, и я различил маленький квадратный пакет из серои бумаги. Концы ее были аккуратно заправлены, как у бандероли, и я взял пакет и сразу почувствовал невесомую важность хлеба, его скрытоживую телесную теплоту. Немцу б надо было уйти тогда, чтобы я отнес клеб на нары и там посидел бы и какнибудь сладил — справился с собой, со всем нашим пленным обруганным миром и с ним — охранникомбауэром в наших валенках без голенищ. Ему б уити, но он обиженно-ожидающе смотрел на меня, а я молчал и пытался засунуть пакет в нагрудный карман гимнастерки, не спуская глаз с дверей барака - недаром же он сам оглядывался туда!

Ах, менш!

56

Он по-кошачьи махнул в сторону дверей, перешагнул колдобину и подтолкнул к пустынным нарам, — пленные ютились в глухом конце барака, дальше от дверей. Мы сели и разом подобрали ноги. Я ощутил изнурительный запах хлеба, — край пакета высовывался из кармана гимнастерки, и голова против воли клонилась к нему.

Нун, вас вартест ду нох? Ис дайн фрюштюк! сказал немец. Он показывал на пакет, и я понял, что ему зачем-то нужно, чтобы хлеб был съеден при нем. Он отобрал у меня обертку и спрятал в карман. Ровно обрезанный хлебный квадратик был намазан не то маргарином, не то каким-то другим эрзацем. Я перевернул хлеб стороной вниз, чтобы не было крошек, а немец что-то проворчал и отбивно махнул рукой в сторону

Таких бутербродов я мог съесть тогда дюжин пять. Немец неотрывно и пристально смотрел мне в лицо, и мне надо было откусывать хлеб микроскопическими дольками, неторопливо и долго жевать, а потом бесстрастно глотать, чтобы не вытягивалась шея и не ерзал кадык.

Шмект эс?!

Ему не надо было это спращивать: не мог же я раболепно соглашаться, если ел так безразлично и ле-

Гут? — не унимался немец.

Ну гут, гут! — сказал я. В бараке стояла какая-то враждебная мне тишина. Иван плашмя и молча лежал на своем месте, и глаза его тлели, как угли в золе.

 Не дури там! Я помню! — сказал я. К тому времени от хлеба осталась ровно половина, но я подравнял еще немного углы и, когда бутерброд округлился, как коржик, рывком спрятал его в нагрудный карман.

Цу миттаг?<sup>5</sup> — недоверчиво спросил немец и поглядел на нары, где лежал Иван.

Да. На абенд". Мне! - подтвердил я, поторкав себя в грудь. Немец сказал: «Зеер гут», достал обертку и аккуратно оторвал половину. В нее я завернул остаток бутерброда.

Нам пора было идти — немцу к себе, а мне к Ивану: тому хватало окаянства и без этого ожидания. Но немец не уходил. Он сидел и молчал, изредка взглядывая на меня, а я на него. К нему ладно подходило все, чем он владел, - и царапно-кошачии взмах руки, и соломенная желтизна волос, и валенки без голенищ. Я подумал, что он плохои стрелок: при нем, если броситься вправо, можно остаться живым...

Он ушел после того, как мы выяснили, сколько нам

Чего он опять, а? — спросил у меня Воронов.

— Не знаю. Хлеб вот дал, — сказал я, Мы разговаривали шепотом, и бутерброд Иван доел неслышно, **УТКНУВШИСЬ ЛООМ В НАПЫ.** БУДТО МОЛИЛСЯ. С ЭТОИ МИНУты я стал ждать конца дня и исхода ночи: очередной бутерброд нужно делить не на две, а на четыре части. следующий снова на четыре, потом опять и опять...

Вилли Броле пришел в свое время. Он позвал меня от дверей и проворчал: «Моен». Мы сели на нары, и он дал мне бутерброд — не больше и не меньше прежнего. Я перевернул хлеб намазанной стороной вниз, отломил от него четвертую часть и съед ленивей вчерашнего. Лицо у Вилли было хмурое и мятое, он морщился и непрестанно поднимал и опускал ноги.

Поставь их сюда, — показал я на нары. Он понял и уселся, как я: составил ступни вместе, подогнул колени, а на них оперся локтями.

- Теперь легче, да?

Вилли отрицательно качнул головой, снял с левой ноги опорок, затем сташил серый, под цвет френча, шерстянои носок, и я различил там белесую копошащуюся

- Лойзе<sup>1</sup>, - объяснил Вилли и посмотрел на меня беспомощно и жалобно.

Ничего страшного, — сказал я. — У меня тоже

Филь? — оживился он.

Хватает, — сказал я.

Он осторожно и долго разматывал бинт. Все пять пальцев на его ноге казались одного размера и рдели, как черносливины.

- Тебе их отрежут, -- сказал я, потому что тут ничего нельзя было поделать. Вилли кивнул, решив, видно, что я просто утешил его. Я поглядел на пальцы своих ног и сказал, что у меня их тоже отрежут, если будет кому. Вилли спять согласно кивнул, и в его рыжих глазах была надежда. Он явно чего-то ждал, - может, хотел, чтобы я произнес над его отмороженными пальцами те самые слова, что говорил вчера над своими, и я сказал:

Гебе их оттяпают к чертям собачьим! И мне тоже оттяпают, мать его в плен, в воину, в стужу и в

Наверно, он по-своему понял этот мои причет, понял так, как ему хотелось, потому что его толстые обветренные губы располались в улыбке, и он лапнул и потеребил мое плечо Ушел он бодреи, чем вчера. - может, перестало щемить? Я проводил его до колдобины у дверей, и он кивнул мне и что-то сказал. — возможно, обещал приход назавтра.

Иван уже не лежал, а сидел. Я дал ему его долю -половину вчерашнего — а остальное понес в конец барака. Тут дело было не в «святом чувстве спайки» и не в моем «самоотречении», — для штрафников в моровом лагере это всего-навсего жалкие слова. Тут все обстояло значительно короче - просто я знал, что после разового укуса хлеба доходяга пказывается в состоянии встать и пройти несколько шагов. Только и всего. Я это знал и нес клеб — по разовому укусу — первым двоим доходягам. Возможно, так нужно было сделать сразу, вчера еще, но... все ведь видели, как это получитось у немца, у меня и у Воронова - моего напарника по побегам и нарам. Вчерашнии день поминать нечего. Нынешний тоже не в счет. А завтра хлеб получат «свежие» четверо доходяг, послезавтра еще четверо, потом еще и еще, - мало ли, сколько раз вздумается прийти сюда этому человеку!...

Вши (нем.)

Меня уже не так сильно шатало, и хлеб я нес почемуто на ладоиях обеих рук. Пленные лежали на нарах лицом к проходу, и сидел тут только один военинженер Тюрин. Ему было под сорок. Мы знали его армейский чин — в плену с ним жили недолго, если о том узнавали эсэсовцы, и поэтому Тюрин был у нас негласным старостой барака, назывался военинженером и ютился немного обособленно. — в углу. — мы так захотели сами. Он сидел, опершись на руки, подавшись к краю нар, и сумасшелщими святительскими глазами следил за мной. К нему я и направился, кивнув еще издали, что все, дескать, будет в порядке, а он, не меняя позы, срывным западающим голосом крикнул пленным:

- Товарищи! Помните, что я сказал... Тот, кто примет от него вражескую приманку, должен будет сурово ответить! Крепитесь, товарищи!

Он сразу же лег, а я споткнулся, выронил и поднял

хлеб. К охранникам подлизываешься... Сволочы

Это сказал не староста, а кто-то другой, и я падением вперед достиг своего места. Иван сидел и пораженно глядел мие в лоб.

- Ну чего ты? - спросил я и разломил хлеб на две части. — На! Ешь! Ну чего остолбенел?!

Он зажмурился и взял хлеб.

Весь день и ночь в бараке было тихо, холодно и пустыино. С утра Тюрин начал показно и суетно к чему-то готовиться. Он даже простился со всеми, кроме нас с Иваном, ио этот праведно спал и ничего не слышал. Незадолго до времени, когда являлся Вилли Броде, Тюрин обмотал ноги портянками, завязал их веревочками и спустился с нар. Осипло и надрывно он пропел начальные слова песни «Вы жертвою пали» и прощально оглядел барак и пленных. Я разбудил зачем-то Ивана и полез с иар. К Тюрину я пошел, прижав руки к бокам, и он тоже стал по команде смирно.

В исчаниные мученики собрадся, товариш военинженер? Или в посмертные герои? — спросил я. — Ничего у тебя не выйдет... Останешься тут! С нами! Выше старосты ие подымещься!

— Иди и делай свое черное дело! — шепотом сказал Тюрин, глядя мимо меня, на дверь барака. Я оглянулся и увидел уитера Беика и фельдфебеля Кляйна из комендатуры, — кто ж их у нас не знал! Между иими, в середине, шел Вилли Броде. Муидир на нем был распахнут, и пилотка сидела на голове криво и мелко. Я стоял впереди Тюрина. Они подошли, и Кляйн, не глядя на меня, безразличным тоном спросил у Вилли:

— Дизем?¹

Вилли поспешно и громко сказал: «Найн» и вздернул голову, а распрямленные ладони прижал к бокам.

Дизем? — показал Кляйн на Тюрина. Я не услыхал, что сказал Вилли: Бенк шагиул мимо меня и наотмашь ударил Тюрина ладонью по рту. Тюрии упал на нижний ярус и по инерции поехал вглубь, к стеие.

 Брот брал я! Их! — сказал я фельдфебелю Бенку. и сердце у меня подпрыгнуло к горлу. — Тот человек не ел! Это я один! Их!

Кляйн брезгливо, тыльной стороной ладони ударил Вилли — и тоже по рту, — а на мой затылок Бенк обрушил что-то тяжкое и кругло-тупое, как бревно. Я упал иа пол лицом в сторону дверей, оттого и запомнил, квк уходили из барака Бенк, Кляйн и Вилли. Он шел в середине, а они по бокам, и возле колдобины с нашей кропой Вилли споткнулся, но руки у него остались прижатыми к бокам...

Вот и все.

Между прочим, Иван Воронов остался жив.

Иногда я думаю, жив ли Вилли Броде? И как там у него с ногами? Нехорошо, когда отморожениые пальцы ноют по весне. Особенно когда мизинцы ноют и боль конвоирует тебя и слева и справа...

Публикация В. ВОРОБЬЕВОЙ.

Опубликованная несколько лет тому назад документальная повесть С. Алексиевич «У войны не женское лицо», помню, произвела на читателей потрясающий эффект. Главное в ней - страшная, густая, произительная в своей трагической обнаженности правда войны, засвидетельствованная десятками и сотнями женщин, переживших кровавые будни на фронте, в партизаиском отряде, в тылу. Даже обладая недюжинной фантазией. придумать такое едва ли возможно, да еще человеку, родившемуся после войны, знающему о ней по книгам, рассказам фронтовиков, по кино. Впрочем, молодая белорусская писательница ничего и не придумывала: она добросовестно записала на магнитофон рассказы-исповеди бывалых людей и умело их беллетризовала. «Появилось новое имя в литературе, всерьез и. уверен, надолго», - заметил о С. Алексиевич Алесь Адамович. Сказал «беллетризовала» — и

устыдился... Работу произвела писательница, конечно, огромную! Документы и факты Великой Отечественной обрели у нее силу высокой художественной правды. Вот почему повесть «У войны не женское лицо» очень тепло приняли и фронтовики, и новые поколения советских людей.

Потом у С. Алексиевич были еще произведения о войне, по ним снимались фильмы, кажется, они прошли с меньшим успехом, но и не остались незамеченными, на них словно отсвечивал яркий талант повести «У войны не женское ли-

И вот прочитал анонс в газете «Комсомольская правда» новой документальной книги С. Алексиевич «Цинковые мальчики», которая скоро должна выйти. Газета отдала целую полосу главам из

Тема необычная, больно кровоточащая, трагическая — «неизвестная» война в Афганистане, отраженная в письмах, в воспоминаниях людей, прошедших все круги афганского ада.

«— Послушай, — начал он, не представившись, — читал твой пасквиль. Если еще хоть строчку напечатаешь...

— Кто ты?

— Это неважно. Я тебя предупредил. Говорю от имени всех аф-FAHILIERD.

Зачем понадобился писательнице этот явно не в ее пользу телефонный диалог с неизвестным «афганцем», предваряющий главы книги? Признаться, подобных резкостей в

Возьми (нем.)

Ты хорошо позавтракал, да? (нем.)

Ну, чего ты еще ждешь? Кушай свой завтрак! (нем.)

Вкусно (нем.) На обед? (нем.)

На вечер (нем.)

добину он упадет плашмя и я тоже, но сверху, на лет, - немец был старше меня на целое детство. Мне было трудно пробираться на свое место, потому что люди привстали на нарах и смотрели на меня отчужденно и почти мстительно. Я не чувствовал никакой вины перед ними, но они и не обвиняли, они только смотрели, а с двадцатью двумя нарами глаз - больших, исступленных и гневных, как у святителей на церковных картинах — не потолкуешь!

**Этому?** (нем.)

58

адрес повести «У войны не женское лицо» мие читывать или слышать не приходилось. Комментарий автора к угрозе «афганца» - тоже смущает. Чем она вызвана? Ну, хотя бы вот это замечание С. Алексиевич: «Отцы лгали», а потому, мол, и сыновья погибли ни за что ни про что по вине лгунов-

Напрашивается возражение: вопервых, не отцы нам лгали, по крайней мере, далеко не все лгали: беззастенчиво врали нам те, кто творил бесчинства за спиной у народа на высшем государствениом Олимпе, но их постыдные дела никогда не ассоциировались в нашем сознании с делами отцов: во-вторых, что-то, видимо, не совсем ладно у писательницы, коль ее произведение вот так, что называется, с порога встречено в штыки: «Не трогай! Это наше!!» Попробуем разобраться.

Публикация в газете открывается откровениями военврача С. Лоскутова: «Он (советский солдат — В. Ю.) открывает ногой дверь в дувал и в него - из пулемета, расстреливает в упор... Сознание заливает ненависть. Мы стреляли всех, вплоть до домашних животных, в животное, правда, стрелять стрешно. Жалко, Я не давая расстреливать осликов. В чем же они виноваты?.. У них на шее висели амулеты, такие же, как у детей...»

Признаюсь, у меня, отслужившего свой срок рядового Советской Армии, волосы поднялись дыбом по прочтении этих мемуаров. Писательница точно рассчитала на естественно возинкающую здесь у читателя ассоциацию: ага, коль стреляли всех, значит и в детей стреляли?! Потрясающая жестокость!..

Дальше больше, «Кто вам покажет ниточку засушенных человеческих ушей? — приглашает к раздумью автор другого «письма», старший лейтенант В. Агапов. — Их сушили... Боевые трофеи... Хранили в спичечных коробочках... Они скручивались в маленькие листочки... Не может быть? Неловко слушать подобное о славных советских парнях? Выходит, может. Выходит, было. И это тоже правда. от которой никуда не деться, не замазать дешевой серебряной крас-

Ну и ну!.. Любители эпистолярного жанра — гером книги С. Алексиевич далеко оставили за собой инвективы академика А. Д. Сахарова, который, как вы помните, заявлял: «Я вспомнил сообщения западиого радио о том, как наши командиры расстреливали своих солдат, чтобы не допустить их пленения. Документальных подтверждений у меня, конечно же, нет. Зато есть некоторые свидетельства. что командиры частей, попавших в окружение, вызывали огонь на себя. Зарегистрированы случаи, когла советские самолеты бомбили госпитали в которых нарялу с ранеными молжахедами находились и наши военнопленные. Думаю, я имел право следать такое заявление, хотя оно, возможно, было слишком острым и не подкреппено документами» (Советская молодежь, 1990, 1 марта).

Покойный академик, однако, допускал возможность опровержения своих «доказательств» и потому не случайно делал осторожные оговорки. Позже они и в самом деле были отвергнуты как несостоятельные. Но как быть с произведением С. Алексиевич? Ведь тут «нак будто конкретные «факты», сообщаемые «очевидцами», «участниками» афганской войны, а потому обретающие огромную эмоциональную силу воздействия на читетелей и почти даже силу юридического обвинения в с е й Советской Армии. Причем автор делает все возможное, чтобы вызвать ощущение абсолютной достоверности «писем», заставить нас поверить в подлинность событий, как бы фантастичны с точки зрения здравого смысла они ии были, «Окружаем караван, он сопротивляется, сечем из пупеметов... Приказ: караван расстрелять на уничтожение... Переходим на уничтожение... Над землей стоит дикий рев раненых верблюдов... За это, что ли, нам вручали ордена от благодарного афганского народа?!».

Читаю об «Афгане», а в сознании сами собой всплывают картины фашистских изуверств времен Великой Отечественной. Варварские бомбежки беззащитных госпиталей, эшелонов с беженцами, отчаяиный крик несчастных, рев расстреливаемого скота... Только теперь в роли фашистов оказываются наши советские солдаты... «А рядом другое... У мальчишек-водоносов наши патрули отбирали деньги... Что там за деньги? Копейки».

Творческий «отбор» С. Алексиевич сообщений ее склонных к мрачным историям респондентов, не-УКЛОННО ЛЕМЖЕТСЯ В ЗАЛАННОМ НАправлении. Устами одного из своих «героев» она пытается выйти на глобальное обобщение: «Мы там были такими, какими вы нас сделали. Лети наши вырастут и будут скрывать, что мы там были». Предъявлен иекий нравственный вексель еще не родившихся или только что опроставшихся от пеленок потомков своим отцам-извергам. Но разве отцы виноваты?... Не слишком ли много в книге скороспелых приговоров?

Типология «афганцев», навязываемая читателю С. Алексиевич, удивительно примитивна: одни из них — «фашисты», хладнокровно расправляющиеся со своими жертвами, другие — этакие страдальцы-Вертеры с их пацифизмом, слащавой сентиментальностью, обидчиво расторгающие всякие духовные связи с Родиной и своим народом. Такой чрезмерно упрощенный подход к изображению наших «афганцев», конечно же, далеко не отвечает правде жизни.

Активное неприятие вызывают и главы, в которых изображены афганские «ППЖ» (походно-полевые жены, «термин» широко известен со времен Великой Отечественной). Приводить примеры даже язык не поворачивается. Предостаточно цинизма, вульгарного смеха, оскорбляющих женщин, служивших в Афганистане. Одна из героинь признается, что все у нее внутри сломано, смято, Я охотно верю ей у войны ведь не женское лицо! проникаюсь сочувствием. Однако почему-то не нахожу никакого сострадания у С. Алексиевич! Писательница как бы смакует пошлые картины, представляющие бытие афгаиских «чокнутых бочкаревок». Явно потеряно чувство меры.

Разумеется, я не ставлю вопрос так, будто во всех случаях, щадя души впочатлительных читателей. следует затушевывать трагизм афганской войны. без устали героизировать «афганцев», рисуя этаких орлов, с романтическим блеском ясных чистых глаз. Война есть война, она максимально проявляет и доброе и худое. Но чрезвычайное стушение черных красок, намеренное нагнетание «сверхстрашных». уродливых сцен — столь же вредно, как и лакировочное вранье.

Конечно. С. Алексиевич имеет полное право на личный взгляд на недавние события в Афганистане, соответственно выбирая факты для своей книги.

Но в таком случая и я, читатель, волен сказать, что не могу принять эту нигилистически-ниспровергающую книгу, шельмующую на чем свет стоит ни в чем не повинных советских солдат и офицеров, заброшенных в неведомые края защищать неизвестно чьи интересы, отвечать огнем на огонь, смертью на смерть. Видит бог, они сражались достойно, честно, и потому заслуживают священной памяти погибшие и доброго человеческого участия те, кому повезло остаться в живых.

ВЛАДИМИР ЮДИН

виктор смирнов

# ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА



Виктор Григорьевич СМИРНОВ родился в 1945 году. По образованию — историк, по роду основной деятельности журналист. Квидидат исторических наук. Живет в Новгороде. Проза и очерки В Смирнова печатались в журналах «Нева», «Молодая гвардия», «Наш современник», «Север». Автор книг «Герцен в Новгороде» (1985) н «Шлиссельбургский Робинзон» Диапазои творческих интересов В. Смирнова довольно широк от проблем современной русской деревни до философских нсканий молодого Герцена. Тем не менее все, что написано этим автором, связано одной целью и представляет собой попытку установить мост между дием нынешним и днем минувшим. Этим объясняется и выбор гелов очерка «Вещественные доказательства». толстовца В. Молочникова. дневники которого недавно были извлечены из архивов.

Морозным утром 1-го января 1935 года Новгород еще досыпал после новогодней ночи, и поэтому мало кто видел, как трое сотрудников ОГПУ вошли в дом по улице Льва Толстого и спустя два часа вывели невысокого, чернобородого старика в широком пальто и ермолке, делавшей его похожим на духовную особу. Двое сотрудников повели арестованного в следственный изолятор, а третий пересек заснеженный двор, поднялся на крыльцо павильона с фигурой Толстого на фронтоне и опечатал дверь.

К вечеру город уже знал: взяли Молочинкова. Новости этой не слишком удивились — Молочникова арестовывали не в первый раз и до революции и после. И то сказать: какому режиму понравится человек, исповедующий всеобщую любовь и непротивление, тем более теперь, ког да в Германии Гитлер, на Дальнем Востоке японцы, а враги внутрениие убили товарища Кирова прямо в Смольном. И все-таки Молочинкова жалели. Как никак, местная достопримечательность. Друг Льва Толстого, создал первый в России музей великого писателя, да и человек незаурядный, даром что самоучка. В прежние времена состоял в переписке со Столыпиным, Керенским, Репиным, Кони, Короленко, Кропоткиным. Да и в иынешинс времена приезжавших в Новгород знаменитостей старались познакомить с Молочниковым. Бывали у него писатель Шишков, певец Собинов и даже нарком культуры Луначарский. Поэтому надеялись, что и на этот раз всту пятся за Молочникова известные люди и вызволят из неволи, что обойдется и на этот раз.

Не обощлось. Не помогли ходатаи, не помогли хлопоты детен, слезы жены, заключение врачей о болезни. На этот раз следствие располагало «вещдоками» — вещестаенными доказательствами преступлений арестованного. К ним мы еще обратимся, а пока — кто же такон Владимир Айфалович Молочников?

До двадцати двух лет жизнь его была обычной жизнью мастерового. Но однажды он взял в руки «Войну и мир». и день этот стал поворотным в его судьбе. Он читал Толстого запоем и десятками слал письма в Ясную Поляну. И вдруг пришел ответ, а затем и приглашение посетить Ясную Поляну. С этого началась дружба новгородского слесаря с великим писателем. Возникает вопрос: почему Толстой, весьма разборчивый в выборе близких людей, выделил Молочникова, чем глянулся он яснополянскому патриарху? Для самого Молочникова это было подобно

чуду, но было ли это чудом?

Вспомним, что Толстой, особенно в последние годы жизни, находясь в зените мировой славы, был, в сущности, стращно одинок. Один из самых сложных людей эпохи, он был соткан из противоречий, и столь же противоречивым было отношение к нему людей. Почти всеобщее признание Толстого великим художником уживалось с почти всеобщим неприятием его религиозио-нравственного учения. Синод, возмущенный нападками Толстого на духовенство, отлучил его от церкви, да и веруюшие в большинстве своем предпочитали обряды богослужений абстрактиой религии о Боге в себе. Социалисты клеймили Толстого за «реакциоинейшую проповедь иепротивления злу насилием», усматривая подкоп под фундамент марксизма — учение о классовой борьбе. Высший свет насмешничал иад мужиковствующим аристократом, тачающим сапоги. Крестьяне туго воспринимали идею единого земельного налога в духе Генри Джорджа. Рабочих отталкивало неприятие индустрии, молодежь не воодушевляла пуританская мораль. Не на-

а подарок. Приятно.

ходили отклика и призывы к вегетарианству в стране с холодным климатом и повышенными энергозатратами.

Словом, за исключением небольшого числа толстовцев да близких к ним сект духоборов, религия Толстого не встречала понимания, людям казалось странным, что великий писатель не может уразуметь простых вещей, доступных ребенку. Даже собственная семья разделилась на два лагеря, разрывая сердце Толстого, что в итоге кончилось уходом больного старика, потрясшим весь

Так стоит ли удивляться тому, что Толстой близко и душевио принял Молочникова, человека из народа, безоговорочно поверившего Учителю, готового идти за ним до конца. Более того, чувствуя ответственность за ученика, Толстой сказал ему при первой встрече следующее: «Хотел я вам сказать, Владимир, что боюсь за ваш... иначе не умею выразить, за ваш радикализм. Ваше стремление к христианской жизни меня радует, но боюсь, боюсь, как бы это вас, обремененного семьей, не утомило, а усталый вы можете придти к разочарованию. У меня это бывало... Измучаешься в борьбе и начинаешь спрашивать себя: да так ли это все как я думаю? Может быть я ошибаюсь, может быть мир основаи на зле? Чтобы избежать таких опасных состояний упадка духа, надо продвигаться вперед тихо. Я читаю теперь китайскую мудрость, и вижу, какое большое значение они придавали медленному росту сознания и иравствениому движеиию. Я советую вам в тех случаях, когда появляется желание к рвдикальному изменению жизни, лучше сдерживать себя, чем поощрять. Старая жизиь отпадает, как неиужная скорлупа, лишь только жизнь виутри иас созпест».

60

Однако Молочников не внял предостережению Учителя, выбрав путь воинствующего толстовца, если «непротивленца» можно назвать воннствующим. Он не скрывал своих убеждений и вскоре очутился за решеткой, обвиненный в хранении запрещенных сочинении графа Толстого. Из тюрьмы он писал Толстому и получал ответные письма Учителя. Вот несколько выдержек из иих. «Милый друг Владимир! Ваши письма всегда хватают меня за сердце. Они такие хорошие, простые, правдивые, сильные. Я вижу в иих вашу душу, и как ни странно это сказать, любя ее, боюсь за нее, как боишься за человека, который поднялся очень высоко»... «Милый Владимир Молочников! Не переставая думаю о вас и особенно живо, когда получаю ваши письма. Знаю и понимаю, как вам тяжело и хочется чем-либо облегчить ваше положение, но знаю, что все только в вас, в том сознании свободного, вечного, духовного человека, которым мы живем»... «Я часто говорю: люди живут на воле среди кажущейся кипучей деятельности, а ии рассказать, ни написать им нечего, а вы — в тюрьме, и каждое ваше письмо содержательнее другого»... «Деньги вашей жене послал. Благодарю вас, что она позволила мне услужить ей»... «Поражен тои кипучей жизнью, которая идет у вас в тюрьме. Да, все — в тебе. Человек живет, казалось бы в центре движения со всем миром»... «Нынче почему-то живо почувствовал, что вся жизнь наша, не говоря о моей, стариковской, временно стоящей уже так близко к концу, но всякая жизнь как жизнь моей трехлетней внучки, живущей теперь у нас, есть ни что иное как медленное умирание. Умирание же есть ни что иное как то самое, что мы называем жизнью, то есть постепенное освобождение духовного от тела... Скоро, скоро буду иметь радость увидеть вас!»

1 мая 1909 года Молочников снова был в Ясной Поляие. Толстой прослезился, увидев его, и не отпускал от себя в течение иескольких дней. А через год снова арест, снова тюрьма, снова хлопоты Толстого об освобождении. В Новгородском процессе 1910 года по просьбе Толстого участвовали лучшие адвоквты А. Ф. Кони и В. А. Маклаков. Толстой рассорился с сенатором Кузьминским, родственником, когда тот отказался хлопотать за Молочникова. Процесс был выигран, Молочников оказался на свободе, но разразился скаидал из-за его письма князю Васильчикову, новгородскому помещику, которого Молочников обвинил в плохом обращении с крестьянами и привел отзыв Толстого о таких помещиках.

Князь был тяжко оскорблен, и жена Толстого, Софья Андреевна, всегда недолюбливавшая Молочникова, как и других толстовцев, отказала ему от дома. Тем не менее саязь с Учителем Молочников поддерживал до конца, встречался с иим в Крекшине, писал письма, и так вплоть до трагического финала на станции Астапово.

Оплакав Учителя, Молочников решил создать в Новгороде музей его памяти. К этому времени он стал владельцем небольшой кустариой мастерской по ремонту сельхозорудий, направив львиную долю доходов на приобретение экспонатов для будущего музея, к неудовольствию жены, озабоченной судьбой пятерых детей. Как и у Толстого, семейная жизнь Молочникова была непростой. Семья охотно читала романы Толстого, ио оставалась равнодушной к его религии. Сам же Молочников исукосинтельно следовал примеру Учителя, как во внешней, так и во внутренней жизни: работал физически, не пил крепких спиртиых напитков, не курил, старался не потреблять мяса, помогал по мере сил ближиим, а главное: проделывал ежедиевную духовную и умственную работу, миого читал, миого думал. Дом Молочииковых на Чудииовскои улице часто принимал гостей, местных и заезжих интеллигентов. Говорили о религии, философии, политике, искусстве.

Во дворе дома вырос павильон будущего музея, который постепенно стал пополняться экспонатами — заказанными известнейшим скульпторам и художникам — Гинцбургу, Ге — скульптурами Толстого, его портретами, а также письмами Учителя, библиотекой его сочииений и книг близких ему мыслителей прошлого. Вход в музей с первого и до последнего дия его существования был саободным для всех, и не было случая, чтобы Молочников отказал в просьбе показать музей.

Февральскую революцию Молочинков принял с воодушевлением. Ему казалось, что сбываются предсказания Учителя, рушится враждебиое народу государстао, прекратится людская бойня и установится новое царстао --царство любви и свободы. Но всеобщее воодущеаление продолжалось иедолго, бойня на фронтах не прекращалась, иадвигалось что-то страшное, взаимная ненависть стократ усилилась, даже в тихом Новгороде бурлили страсти, люди с искаженными лицами готовы были броситься друг на друга. И когда пришла весть об октябрьском перевороте в столице, Молочинков решил, что теперь-то уж точио воцарится мир, а крестьяне обретут землю. В отличие от других имущих людей города он принял, коть и с оговорками, новую революцию и даже сложил с себя полномочия редактора газеты «Новгородское вече», обрушиашуюся с яростными нападками иа большевиков.

Но и этот мир оказался непрочным, грянула иовая война, самая страшная, ибо брат восстал на брата. Поиачалу у Молочникова отношения с иоаой властью складывались неплохо, особенно после того как Чудиновскую улицу, где находился его музей, переименовали в улицу Льва Толстого. Но вскоре толстовская проповедь пришла в противоречие с жестокой реальностью граждаиской войны. В девятнадцатом году Молочникова арестовала Губчека по обвинению в подстрекательстве к дезертирству. Он ходатайствовал об освобождении от призыва молодых крестьян-толстовцев из приильменской деревни Ямок. Как ии странно, следствие не обнаружило состава преступления. Шла война, советская власть висела на волоске, но существовал закон — подписанное Ленииым постановление СНК об освобождении от воениой службы по религиозным убеждениям, и Молочникова отпустили.

В условиях военного коммунизма мастерскую у Молочиикова, естественно, реквизировали, ио в двадцать первом году, при нэпе, вернули. Жизиь начала налаживаться, крестьяне жадно кватались за обретенную землю, нужны были плуги, сельхозинвентарь, мастерскую вначале обложили испомериыми налогами, а затем, обвинив владельца в финансовых злоупотреблениях, отобрали вновь, уже окончательно, вместе с домом и почти всем имуществом, а самого Молочникова посадили за решетку. Всполошились друзья в Москве, забросали ВЦИК прошениями, и Молочиикова отпустили. Вместе с семьей он посе-

Дети разъехались и отдалились. Старший сын Александр стал полярником, зимовал где-то на Маточкином Шаре, Николай выдвинулся в большие люди, вырос в одного из ведущих конструкторов страны, Родион, музыкант-скрипач, уехал на юг, дочь Мария вышла замуж за нностранца, Анна поступила в консерваторию. Почти перевелись гости, негде принять, нечем угостить. Часто бывал художник Браз, ученик Репина, высланиый из Петрограда.

лился в подвале своего дома, снова стал кустарем-оди-

ночкой, промышляя мелким ремонтом кастрюль и при-

Именно в эти годы и начал Молочников свой дневвик. Быть может, от одиночества, а может требовала выхода иепрекращающаяся умственная работа, или сказался пример Учителя, который с юных лет до последних дней вел дневник. Поинмал ли Молочинков, что сам на себя пишет обвинительное заключение, что дневник когда-нибудь будет фигурировать в его деле в качестве «вещдока»? Скорей всего, понимал, ибо не раз подвергался арестам и обыскам. Но подобно герою романа Оруэлла шел на этот риск, исповедуясь на его страницах с предельной откровениостью, не скрывая своих мыслей, не шадя ни себя, ни других.

Читая страницы с отметками красного следовательского карандаща, испытываешь чувство иеловкости, так как многие из них сугубо интимны. Но поскольку страницы эти уже служили обвинению, пусть же они послужат оправданию. Итак, перелистаем некоторые из них...

2.

#### 1927 ron

5 июля. Мастерскую реквизировали. Злорадство окружающих. Нужно переставить в себе центры, чтобы центр моих радостей стоял не в вещах, и не во мнении обо мне людей. Человек сказал мне, что моя кустарная мастерская им, в действительности, не нужна, нужно лишь вытянуть хозяйственную почву из-под монх ног, чтобы я остался в воздухе. Я им неприятен.

Вчера опять был Браз. Ужинал. Принимает как должное. Цитировал Анатоля Франса: «Время беспощадно ко всему, в чем оно не принимало участия». Люди помочь мне не могут. Мог бы помочь своей любовью одии Лев Николаевич, больше некому. Он незаменим, даже Бог не заменит его мие.

10 августа. Газеты пишут о расстрелах по Шахтинскому делу. Ужасно! Только простые люди в Новгороде хорошо относятся ко мие после бедствия, а эти господа — отвернулись.

5 сентября. Из Толстого била любовь, из Черткова осуждение. Поэтому Чертков не может быть продолжателем дела Толстого.

Как много надо мужества, чтобы жить своим разумом.

#### 1928 год

27 октября. Надвигается опять голод. Хлеб дают по карточкам. В дальней дали хлеба много, но скупщиков сажают, скупать может только государство, но оно не умеет, не успевает. Много раз собирался написать им об этом, указать выход, найденный еще Толстым - система единого налога, дающвя народу возможность жить, устраиваться, торговать и передвигаться, как он хочет, только отбирая всю реиту, чистую ренту. Но Толстой считается отсталым феодалом, и народ разоряется вчис-

1 ноября. «Советская обедня» у Софийского собора. Красноармейцы пели похабиые частушки на мотив церковных леснопений.

5 ноября. Приехал Коля. Умен, трудолюбив, одарен, честен. Говорит, что с большевиками приятно работать. не вертятся туда-сюда, а есть общий принцип. На Путиловском его уважают.

12 ноября. От писателя Шишкова пришли две книги

окна выходят на толстовский уголок. Хорош ансамблы Человек, держащий в руках аппарат насилия, в саду отрицающего насилие Толстого.

следнего есть много внешних данных, но нет главиого -

3 пекабря, Вселился новый жилец, «гепеушник». Его

26 декабря. Барометр моего дела опять падает. Самое поганое — лолги

27 декабря. Чудо! Получил письмо от Браза из Берлина. Шлет 500 рублей. Как он угадал! И что я сделал для иего? Почти ничего, разве что поддерживал в эти два года невольного пребывания в Новгороде.

#### 1929 год

12 января. Сегодня думалось вот что: человеку дана в отличие от животного свобода. Он сам строит свою жизнь. Нравственность — это выраженная свобода в отношении себя и окружающей жизии. Не все дорожат этой свободой, она налагает обязанности. А это трудно. С отказом от свободы человек отказывается и от нравственности. Так он чувствует себя спокойней.

2 февраля. Был в трактире. Один крючник сказал: «Все оттого, что за свою шкуру дрожим. А и шкуре-то цена

полторы копейки».

14 марта. Нельзя из необтесанных, с буграми эгоизма камней построить здание социализма, к тому же без цемента всепроникающей любви. Вместе с «внедрением сошиализма» растут обособленность, себялюбие и озлобление. И этого не только не видят, но и поддерживают.

18 апреля, Прочел у Толстого «большевистские» строки осуждения капитализма и купцам.

26 апреля. Соблазн учения Маркса и его временный успех состоит в том, что как будто отпадает надобность личного усилия над улучшением своей жизни. Нужно кого-то прогиать, что-то захватить, и улучшение жизни го-

15 мая. Ходил с женой в кино на «Живой труп». Какая гадость! Из глубокой духовной вещи вынули душу и насовали агитацию. Решили исправить и дополнить Толстого.

Письмо от Белинского. Под Москвой разогнали толстовскую земледельческую коммуну. Я бывал там. Хорощо работали. Председателя и его жену, дочь Страхова. арестовали.

29 мая. В тюрьме одно было хорошо — вынужденное половое воздержание.

31 мая, Неспокоеи. Вся эта отвратительная собственность. Нужда, а хлопочу — вделать бронзового «Странника» в памятник Толстого. Жена сердится, в доме ни рубля.

13 июня. Николай приезжал в воскресенье. Новая на нем мягкая шляпа, а характер жесткий. Он не злой, даже добрый, но чувствуется сталистость.

15 июля. Вечером через дорогу камнебоец из крестьян разбивает камни для мостовой. «Что так поздно работаете?» «По привычке», «А утром с пяти часов?» «Да». Налоговая система такова, что земли недостаточно для прокормления и надо идти к государству в работники.

1 августа. Вчера состоялся гражданский суд. Присудили 17 тысяч штрафа. Призрак нищенской старости стонт перед глазами.

10 сентября. Сто один год со дня рождения Толстого. Левушкины именины.

23 сентября. Ясно почувствовал, что такое любовь к Богу. Это любовь не к временному, телесному, а к безвременному. Любовь к людям — это любовь к временным проявлениям безвременного.

15 октября. Читал письмо Дудченко к Луначарскому о притеснениях сектаитов. Слабо, боязливо, приторно. Не так надо.

16 октября. Ослабевает человек — слабей воды, окрепляется — крепче камня, писал мне Толстой. Вот я по28 октября. Приклеиваю вырезку из «Звезды». Чтобы попасть в господствующую партию, сыи отрекается от отца-священника.

Приходил вчера человек за поучением. Я говорю: нашли маленькое окно — любуйтесь светом. Будут силы расширяйте окно.

Толстой в запрете.

31 октября. Вчера в «Вечерней красиой газете» оповещение о 22 расстрелах. И некому написать «Не могу молчать!» Каждый боится за себя. Каждый.

1 иоября. Большое письмо от Коли из Нью-Йорка. Визитка по-английски. Вот и шути с Колькой Молочни-ковым! Каждое утро за ним приезжает автомобиль и увозит осматривать заводы. Улицы, пишет, сплошь запружены автомобилями, под землей идут электропоезда. Мелкие покупки можно сделать в автомате, опустишь пятнадцать центов и вывалятся спички или папиросы, а ввтомат громко скажет: сеик ю, спасибо, значит.

13 ноября. Читаю дневник Софьи Андреевны. Она была ему чужая. Жена Анна на ее стороне.

28 ноября. Коля пишет, что поступил на работу к Форду.

Только что ушел Аршавер с жейой. Образованиая узость у Аршавера.

29 ноября. Надо изыскивать способы всеобщего блага, а вокруг куда ни глянь, признаки деления общества. Одни что-то получают, другие преследуют.

#### 1930 год

3 января. Был в Рудметалторге и видел, как сбивают в кучу церковную утварь — ризы, подсвечники, паникадила. И рабочие делали это как самое обыкновенное дело. Прав ли был Белинский, что русский человек иронично относится к этим вещам — ие годится Богу молиться, годится горшки покрывать? Казалось бы нерушимая вера летит вверх тормашками. Что устоит?

6 января. Сочельник. По улице ходят толпы мальчишек с факелами и антирелигиозными лозунгами. Люди лишаются праздника. Они лишаются даже выходных путем устройства иепрерывной пятидневки. Когда церковь не притеснялась, я в нее ходил. Сегодня пойду ко Всеношной.

12 января. Вчера у Аршавера опять спор о земле. Собственность! Образованный юрист, а не может без раздражения говорить об уничтожении земельной собственности

Надо записывать свои мысли, в не читать чужие. Это как чай, пьешь не потому, что хочешь пить, а потому что греет. Надо чтобы организм вырабатывал свое тепло. Книги отучают от самостоятельности, живешь чужим.

13 января. В деревне всякими хитростями вводятся колхозы. Мужики подчиняются с болью и по нужде. Стараются заранее распродавать скот. Многие бегут в город. Деревню хотят сделать фабрично-заводской. После — зерновая фабрика, пахарь — тракторист, хозяин — государство.

Вчера в «Звезде» требование удалить из учреждения курьершу, которая двадцать лет назад была женой офицера. Женщины работают у станка наравне с мужчинами.

18 января. Тяжело.

20 января. По улице идут двое пьяных и поют:

Нынче стало яиц мало, нету — мвсла, что за черт? Видно куры и коровы тоже делают аборт.

27 января. От Коли открытка из Чикаго, центра американских бандитов, как он пишет. Кажется, он искренне ненавидит капитализм и привержен коммунизму.

4 февраля. Правительственные люди опять иеистовствуют. Делают ночиые налеты на население, имеющее отношение к торговле, и все отбирают, оставляя голые стены. Обчистили моего знакомого литейщика Луков-

кина. И все это делается якобы во имя социализма.

16 февраля. Был у 3. Ее брат, душевнобольной, но очень интересный самобытный человек. Любит наблюдать пьяных, когда, по его миению, люди наиболее открыты. Любит деревенский быт, не боится драчунов на вечеринках. Но боится ГПУ. Не согласен с Толстым в отринании насилия, говорит, что без насилия не обойтись.

17 февраля. Предлагали выгодиую работу: лудить пищевые баики. Отказался — для воеиного ведомства.

19 февраля. Правительство страшно компрометирует идею социализма принудительным объединением.

С удовольствием читаю Беранже.

28 февраля. Весь ужас нашего социализма в том, что человек в полиой зааисимости от государственного строя, и не только строя, ио людей, случайио оказавшихся во главе строя. Или подчиняться, или погибать.

5 марта. Высылают так иазываемых кулаков из деревень и пригородов. Высылают семьями на Крайний Север. Страдания, слезы. Ко мне приходили сегодня трое, ища защиты. Одному из них, старику, дал письмо в Москву. Аина обозлилась на меня — боится.

1 мая. В воскресенье имел первый урок иемецкого у Михневича. Не ради щегольства, ради Гейне.

26 мая. Горе. Оставленный у нас внук Левушка заболел. В какивал в жару и кричал: граждаие! Умираю! Дедушка, мне больно!

28 мая. Нечего читать. Нового нет, прежнее устарело. Сметена личность, а литература исходила из личности. Интересы своего народа тоже редко кого трогают. Иитересы рабочего класса — тут шевелят, толкают, науськивают. Но масса чувствует искусственность. Есть интересы всего человечества, но мешает «классовое деление», притягиваемое за уши. В перспективе рисуются интересы мира, всего вневременного.

30 мая. В двух номерах газеты глупая статья Луиачарского о Толстом, «Мужицко-ремесленная утопия, опрокинутая пролетариатом». Ставка на ломку. Чтобы всего много, и нужного и ненужиого, игра на соблазны.

Лудил три кастрюли. Общественный огород: работают далеко не так, как у хозяина. Чиновник не может заменить хозяина, пока работник не почувствует, что хозяин

31 мая. Оригинально и смело сказал одиажды Браз об абортах: «Я смотрю на женский половой орган как на алтарь для совершения таинства деторождения. Когда же в него полезет доктор уничтожать плод, алтарь осквернен и становится местом общедоступным».

Жаль, что Браз потерян для России.

4 сентября. Никогда я не чувствую себя таким старым, как тогда, когда силюсь быть молодым.

29 сентября. За это время было ужасное: расстреляны по постановлению ГПУ 42 человека так называемых аредителей. Собрания рабочих и служащих выносили одобрения такому акту. Не слышио было ни об одном протесте.

24 октября. Приехал Шура. Радостно было слушать его «доклад» о Крайнем Севере, в самой севериой обсерватории служит метеорологом-геофизиком.

6 октября. Просматривая комментарии к «Дон-Жуану», нашел слова Ньютона перед смертью: «Не знаю что я в глазах мира, но самому себе представляюсь мальчишкой, играющим на морском берегу, — ибо мне доставляло удовольствие по временам иаходить драгоценную раковину, между тем как великий океан истины лежал передо миой закрытым».

А мальчишки-комсомолы воображают, что они могут знать все.

25 ноября. На улице пахнет войной. Возможно что-то ужасное по жестокости и размерам. Хотя все хочется верить, что иароды опомнятся и, оставив своих вожаков, начнут жизнь иезависимую.

Вчера прочел Коле о Паскале. Ничего не сказал. Там — Бог, теперь это звучит диссонансом, особенио в его кругу. Но я все-таки прочел, пусть знает, что есть иная точка зрения.

30 ноября. Холодно, нет дров, огромное количество

леса утоплено и расхищено.

7 декабря. Миогознайство без внутреннего освещения утомляет.

8 декабря. Гоаорят, что я не выдержал бы ссылки. 10 декабря. Вчера А. рассказывал, как у них напиваются рабочие. Один очень буйствует. Одиажды его связали, и он успокоился. Потом стали повторять это средство, и теперь это вошло в обыкновение: подойдет первый попавшийся человек, иногда мальчишка, и пьяный буян вытягивает руки адоль тела, чтобы его связали. Я подумал: и весь русский народ такой — опьянится хотя бы революцией, набьет, наломает, награбит. Потом ждет, пока первый попавшийся свяжет его по рукам и ногам. И тогда он успокоится.

16 декабря. Нашел! Толстой в «Круге чтения» писал: «Любовь — опасное слово. Во имя любви в семье совершаются элые поступки, во имя любви к отечеству еще худшие, а во имя любви к человечеству — самые страшные ужасы».

Вот и теперь. Как будто в основе деятельности теперешнего русского правительства лежит желание блага всему человечеству, а что творится, что-может сравниться по жестокостн?!

#### 1931 год

6 января. Сегодня на рынке молодой человек торговал свининой из-под полы. Его окликнул инспектор. Молодой человек пустился бежать, инспектор выстрелил и убил его наповал.

10 января. Сегодня я спросил себя: что ж ты хочешь — старых помещиков и фабрикантов? Нет, не хочу. Видно, надо раньше съесть самих себя, испытывать миого страланий

17 января. Сегодня был К. Отрицает не только государство, но и кооперативы, где все решается большинством голосов. Почему меньшинство обязано подчиняться большинству?

18 января. Читал а газете: от адвокатов требуют, чтобы они доносили, если узнают что-либо контрреволюционное в деле своего подзащитного.

20 января. Продал трюмо. Кононенко за что-то арестован. Послал о нем письмо Сталину, жаль хорошего человека, семью его жаль.

25 февраля. Получил повестку для явки на лесозаготовки. Я был поражен, ведь мне 60 лет. Но явился в указанное место на Федоровский ручей. Толпа «лишенцев», много стариков. Меня освидетельствовал врач и по слабости здоровья отпустили.

5 марта. Крестьян на лесозаготовки гоняют безжалостно. Оплата почти равно нулю, Климушкин и Копчиков отказались принципиально. Дали по шесть месяцев тюрьмы и конфисковали имущество.

12 марта. А. делал доклад о Фейербахе, апостоле безбожия. «Страх породил религию». Возможно, это верно по отношению к язычеству. Но христианство? Оно открывает радость жизни, его центр — духовное начало.

13 марта. При постоянной духовной работе вырабатываются итоги, как в бухгалтерии с ее активом и пассивом. Про себя чувствую, что я всегда в долгу, баланс плох, перевешивает в сторону грехов.

22 марта. От Гусева письмо. Он снят с директорства толстовского музея. Идет борьба с влиянием Толстого. Ничего, прорастет из-под землн.

26 марта. Многим хочется реставрации. Но когда посмотришь на таких как Зельцер, то берет отвращение. А какие-то господа и усядутся на верхушке, как они сидели до революции. Нет, не надо реставрации, пусть идет как илет.

27 марта. Павел из безземельных крестьян в 1921 году азял девочку из голодного вагона, воспитал как родную и отдал в профшколу учиться швейному делу. А ее там обучают делу военному.

30 марта. Бороться с хвастливостью.

2 апреля. Вчера неожиданно вызвали в ГПУ. Волно-

вался. Было столкновение. Крайне грубый следователь. На угрозы я ответил: сажайте, я вас не боюсь. Перечислить своих знакомых отказался. Вот образец, как создаются «дела».

13 апреля. Я гадкий, распущенный старик.

14 апреля. Подходил вчера к городской тюрьме и поклонился заключенным.

15 апреля. Пушкин - прекрасен!

16 апреля. Приходил сотрудник архива Стулов. Показал пакет, найденный им в архиве киязя Васильчикова. Это письма, касающиеся обид, нанесенных Васильчиковым крестьянам, по поводу чего я писал сначала Толстому, а, получив ответ, Васильчикову. Последний очень взволновался, через Стаховича пожаловался в Ясную Поляну Софье Андреевне, та осаирепела, устроила страшную сцену Льву Николаевичу (я в письме князю имел неосторожиость привести слова Толстого о такого рода грабежах). В пакете есть письма Софыи Аидреевны князю, где она меня ругает. Князь Голицын, новгородский предводитель дворяиства, пишет, что я только прикрывался Толстым, а сам всегда был социалистом.

23 мая, Вчера написал директору Путиловского завода о том, что сыиу Николаю (их главному механику) нечем заплатить за сапоги.

21 июня. Вчера снова свистнул «лишенцев» под хомут.

**25 июня.** Думал: ничто так не разъединяет людей, как насильственное объединение.

27 июня. Освободили Кононенко. Я писал о нем Сталину. За полгода в тюрьме он «переоценил» свою философию, отказался от нее.

28 нюня. Колю посылают в Сталинград (Царицын) техническим директором тракторостроительного завода.

3 июля. Был у тюрьмы. Скопилось много народа, преимуществению женщин, отправляли большие партии в концлагеря (на Апатиты). Народ разволновался, многие в толпе плакали.

**5 июля.** Вчера приезжала Нюрочка. Закончила консерваторию. Живет музыкой.

10 августа. Надпись на могиле Сковороды: Мир меня ловил, но не поймал.

20 августа. Думалось о слове. К слову надо относиться бережно, как работник к инструменту. Каждое слово должно быть к месту.

24 августа. Все внешнее зло покоится на нашей внутренней беспринципности. Винить некого.

1 сентября. Тот «гепеушник», что был у меня с обыском, на диях погиб под автомобилем. Он хорошо относился ко мне.

22 сентября. Из Лао-Цзы: Там, где великий мудрец имеет власть, подданные не замечают его существования. там, где властвуют не великие люди, народ бывает привязан к ним и хвалит их. Там, где властвуют еще меньшие люди, народ боится их, а где еще меньшие — презирает их.

24 ноября. Читаю записки революцнонера Гершуни. Против его воли вырисовывается хорошая сторона старого русского правительства. Оно стыдилось казней, с уважением относилось к врагам, даже таким заклятым, как еврей Гершуни.

29 ноября. Сердце лежит около желудка.

8 декабря. Чем объяснить устойчивость большевистской власти? Масса больше не желает терпеть над собой богатых. На этом принципе и держится власть: все бедны. Это так же похоже на социализм, как церковь на христианство.

#### 1932 год

6 января. Правительственные старания уничтожить религиозные чувства имеют некоторый успех. Но вместе с религиозным чувством исчезнет и взаимное согласие. Церковь хотя и суррогат религии, все же несколько единит людей, хотя бы как искусство — музыка, живопись, молитва. А ныне общество держится борьбой, инерцией, как ездок на разогнавшемся велосипеде.

10 января. Человек тридцать горожан взяли и отправили в Ленииград. Там впихиули в помещение, где не только лечь, сесть нельзя. Требовали золотых денег. Приемы инквизиторские. Это называется «просвечивание».

12 января. Был с женою в кино, встретил «гепеушника» Будякина. Человек резкий, дерзкий до наглости. (Будякин будет вести следствие по последнему «делу» Молочникова. — В. С.)

28 января. После каждого дня работы так болят руки, что не могу держать ложку.

31 января. Раинее утро, воскресенье. Долгая оттепель, на дворе мокро, ветер. Не спалось. Встал, взял книгу, прочел о юродстве: аскет, едва прикрытое тело, обличает сильных и злых. Хорошо бы и мне.

В лааке увидел шлифовальный круг. Дай, думаю, куплю. На выходе встретил стекольщика Голованова. А говорит, перестал запасаться в хозяйстве. Пора запасать...
гроб. Расставшись с Головановым, вернулся а лавку и говорю: не возьмете ли назад круг? Отчего же, отвечают,

2 февраля. Заходила А. Ф. Ее муж держал экзамен на инженера-лесовода. Главный экзамен — политграмота.

6 февраля. В колхозах гибнут отобранные от хозяйств коровы, а масло на рыике 9 рублей фунт. Я ие мог бы примириться с восстановлением земельной собственности, но не верю в принудительное объединение крестьян в колтолы

10 февраля. Старость, а к смерти не готов — боюсь. Чувствую, как во мне растет колодность к людям, даже когда делаю добро.

11 февраля. Встретил на мосту пьяного. Крикнул мне: Что, Молочников, за что боролись, на то и напоролись?

5 апреля. Был с женой на «Беспридвинице». Актерыалександринцы. Автор пьесы любит Ларису Дмитриевну, но непонятно, любит ли жеребца-помещика и купцов — прожигателей жизпи?

11 апреля. Был у Ф. Как только он открывает занавеску своего меньшевизма, он становится противен. Вот и эти господа рвутся к власти. Что хорошего они могут дать народу?

26 апреля. Приходил Пипер, профессор философии. Говорил о моей страиной роли — моста между двумя лагерями.

9 августа. На Вечевой площади ставится памятник Марксу из материала разрушенного памятника Александру II. Один идол заменяется другим. Как будто нельзя без идола.

27 августа. Какие люди мне неприятны? Те, кто охотно берут от жизни и от окружающих, а сами ничего не лают.

18 сентября. Заходил Забелин, бывший параходчик. Ныне нищий. Просил сделать прибор для шпарения клопов и тараканов.

4 октября. Землекоп Дмитрий Васильевич, лежа больной и голодный на соломенном матраце, рассказывал мне: «Когда Брахма сотворил мир, он разделил его и половину отдал сыну Вишиу. Эта половина — наш мир юдоли. Потусторонний мир был видеи людям, и они один за другим стали перебегать туда. Вишну растерялся, прибежал к отцу и говорит, что же ты, батя, сделал? Народ не хочет у меия жить, говорит, что у тебя, на том свете лучше. Брахма подумал и велел сделать непроиицаемую завесу между двумя мирами. С тех пор люди, не зиая, что их там ждет, боятся, и уже ие хотят уходить с земли». Вздохнув, Дмитрий Васильевич, закончил: «А все-таки там, наверное, лучше».

15 октября. Сегодня думал: несмотря на иекоторую интеллигентность, я только в пожилом возрасте стал размышлять по вопросу — как надо жить: подчиняясь ли тому, чего кочется мне, моему телу, или руководствоваться выводами моего размышления, то есть разумом. Раньше казалось: раз тело требует, значит имеет на это право. И лишь много позже, благодаря Толстому, я начал понимать, что особенность человска а том, что он сам решает вопрос, что он должен делать и чего не должен, а полагаясь на требования тела, обрекает себя на жалкое,

скотское существование.

8 ноября. Вчера праздновали 15-летие Советской власти. Я подумал: что там не толкуй, а дело не шуточное, несколько интеллигеитов с Евангелием от Маркса приехали из эмиграции и сделали переворот в шестой части мира, переворот не только политический, но и всего хозяйственного уклада. И так держится уже пятнадцать лет. И сделала это даже не кучка людей, а один человек.

9 ноября. Я давно думаю, что идея социализма и коммунизма есть следствие грубого нарушения самого института собствеиности, который покоится на труде. Один трудится, а другой собирает плоды его трудов. И как реакция выдаигается идея социализма. Несомнеино, что и помимо системы Маркса люди после уиичтожения земельной собствениости объединились бы во всякого рода ассоциации, но это произошло бы, естественно, без на-

10 ноября. Помог деревенскому священнику. Сельская власть обложила его непомерным налогом, пыталась выселить из плохой избы. Даже дочь боялась хлопотать за отца. Но им показалось симпатичным: противоцерковник Молочников хлопочет за попа.

25 ноября. Извещения из ВЦИКа: я восстановлен в избирательных правах.

#### 1933 год

9 января. Две дочки у меня. Одна с пузом, другая с мужем. Которая с мужем, та без пуза, которая с пузом, та без мужа.

24 января. Главный момент моей теперешней жизни — приближение конца или, как чувствую по временам, перемена декораций. Назначение человека — все большее и большее расширение, вплоть до пантеизма, до слияния себя с Целым.

17 февраля. В «Правде» за 13-е большая статья «Насущные вопросы философского фронта». Достается Деборину — не выдерживает генеральной линии. Не понимаю: человечество вступает в эпоху перехода от зоологического состояния борьбы к состоянию любви, это большая и радостная работа для философии, а тут толкуют о новых формах борьбы.

13 марта. Хотел пожалеть церковь и пошел было к ней, а там ложь на пустом месте, украшенная ложь В книге «На каждый день» меня назвали единомышленником Толстого, а я такой же единомышленник, как проститутка Мария Магдалина была единомышленницей Христа. Есть сознание греховности и любовь к Учителю.

26 марта. Бедного Фишмана посадили за так называемое вредительство. У них ие ладилось на общественном огороде и надо найти виновиого. Мне не нравится в нем это еврейское стремление наверх, и все-таки жаль человека, он искренне верил в Маркса и радовался осуществлению социализма (где можно устроить себя и детей

4 апреля. Вспомнил Великого Инквизитора Достоевского. Несколько лет назад у меия был огород. За ним наблюдал опытный садовник-сосед. Когда зацвел картофель, сосед к моему изумлению стал топтать листву ногами. Оказалось, для того приламывал листву, чтобы рост пошел под почву в плоды. То же делает ныне «Хозяин», послав рабов утоптать церковь. Но те, кто утаптывает христианство, только увеличат его урожай.

6 апреля. То, что мне кажется движущимся, переходящим из одного состояния в другое — все это уже есть. И детство, и старость, и то, что пронзойдет с человеком — уже есть. Я только ие вижу этого, поскольку отдалеи, зато мне дана радость творческой жизни, передо мной как бы развертывается свиток, в котором уже есть все изображения.

14 апреля. Вчера в здешнем суде приговорены к расстрелу трое, в том числе одиа женщина, около двадцати человек — к 10 годам лишения свободы. И все за то, что стоя возле питания, сами много ели. Одна семнадцатилетняя продавщица брала хлеб домой и отпускала безкарточек знакомым. Хлеб! Какие разговоры о хлебе моглибыть в прошлом? Конница окружала здание, где шел суд. Когда судья прочен первую часть приговора, дочь под-

судимой закричала: «Мамонька!», приговоренная с криком упала в обморок, родня подняла рев, уже ничего не было слышно.

16 апреля. Судят в Москве вредителей от электричества. Много инженеров русских и иностраниых.

18 апреля. Встретил в переулке митрополита Алексея в пышном белом клобуке, с драгоценным посохом в изнеженной руке. Увидев меня, перешел через грязную мостовую на другую сторону улицы.

29 апреля. Отправили Мишу Кононенко в концлагерь в Котлас.

2 мая. Простой народ косо смотрит на сектантов, даже и на толстовцев. Мир людей страдает, а тут отдельная группа людей отдаляется от всех, постигая тайны истины. Получается делеиие на наших и иенаших. А надо жить для всех, страдать со всеми и спасаться вместе.

3 мая. Ларошфуко: Немногие умеют быть стариками. 4 мая. Была группа учителей. Смотрели толстовский уголок, спрашивали, как я увязываю анархо-религиозное

учение Толстого с сегодияшними правительственными требованиями. Я отвечал, что с каждым человеком можно сговориться, даже в ГПУ я найду сочувствующих, надо только не бояться.

16 мая. Орава женщин ворвалась к нам, требуя подписаться на заем.

20 мая. В Германии не на шутку принялись искоренять марксистов. Сгоняют с мест ученых, жгут книги. Что такое фашизм? Пока не знаю.

23 мая. Много безработных и голодных. Видел на пароходе: отец, мать, четверо маленьких детей. Проходя, погладил ребенка по голове. Отец сказал: «Купи». «Что?» — не понял я. «Пару ребят». Был без денег, дал девочке только рубль.

4 августа. В доме нужда. На меня донос за мой музеи. Что-то будет?

13 августа. Был в деревне Змейско. Ржаную муку мешают с сушеной крапивой. Лучшие земли у колхозов, но трудодни оплачиваются скудно. Государство — поменик.

30 августа. Приезжал человек из Краснодара, рассказывал, что люди вымирают от голоду. Это одна из самых -хлеборобных местностей. Пошли аресты, мучения людей. Возможен и мой арест. Современное политическое движение, причиняющее так много страданий, является свидетельством того, как тот же способ узаконенного утверждения собственности может быть обращен на ее уничтожение.

4 ноября. Бывают минуты бесстрашия, чувствуешь

10 ноября. Паспортизация. Ходил за новым паспортом. Меня выслеживают. Подозревают, что дейстаует некая организация, а я один — сам-друг.

#### 1934 год

3 декабря. Убили человека (Кирова). Правительство сделало много шума около похорон и ознаменовало их убийством около ста человек, судя по опубликованным спискам. Культ мести, свойственный кавказцу. Но что можно сделать казнями? И все-таки солнце рано или поздно выглянет из-за облаков. И всем станет ясио за-блуждение.

29 декабря. Письмо от Л. Пишет: «надо изъять из жизни всех врагов с корнем». Не могу я приветствовать социализм, для осуществления которого нужно «изъять» тысячи врагов, как не мог преклоииться перед церковью, объявившей себя христианской и для преуспеяиия которой ее храиители жгли и мучали миллионы еретиков. То — не социализм и это — не христианство...

3.

...Семь общих тетрадей, исписанных от корки до корки. Восьмая оборвана размашистой подписью красного следовательского карандаша. Две последние записи жир-

но подчеркнуты, в иих — состав преступления. Впрочем, не только в них. Толстое следственное «дело» содержит еще иемало улик. Здесь и акт экспертизы толстовского музея с подписями руководящих сотрудников Новгородского музея, указывающих на «контореволюционный. антисоветский характер учения Льва Толстого, отразившийся в музейной экспозиции». По этому акту, а точнее доносу, музей был закрыт, часть экспонатов передана в Москву, часть — Новгородскому музею. Бесследно исчезла великолепная библиотека Молочникова, которую он собирал всю жизнь. Есть в «деле» показания учителейэкскурсантов, столь же доносительского характера. Есть показания сокамеринка Молочникова, юнца, спасающего шкуру предательством. Есть протоколы допросов крестьян-толстовцев, арестованных по обвинению в создании контореволюционной толстовской организации, возглавляемой Молочинковым. Крестьяне упорно отрицали обвинение, не сказав худого слова в адрес Молочникова, как не принуждал их к тому следователь Будякин.

И, наконец, есть протоколы допросов самого Молочникова.

...Следователь. Кто состоит в вашей контрреволюционной организации?

Ответ. Никакой организации ие существовало. И вообще, если я в чем-либо виноват перед государством, то не желаю втягивать в мое дело других лиц.

И далее многократно повторяемое: «Не скажу по вышеуказанной причине...»

Следствие продолжалось восемь месяцев и закончилось неожиданно мягким приговором: ссылка на три года в Северный край. По тем временам печально знаменитая 58-я статья сопровождалась более суровым наказанием. Повлияли ходатаи? Или обвинение хладнокровно рассчитало: для больного старика вполне хватит и этого?

Молочников прожил на поселении один год и один день. Подобно Учителю он умер вдали от дома и поразительное совпадение! рядом с его постелью сидел врач Душан Маковицкий, на руках которого умер Толстой на станции Астапово. Маковицкий отбывал ссылку на том же поселении, что и Молочников.

Такая вот судьба. Остается добавить, что по заключению прокурора Новгородской области, приговор в отношении Молочникова признан иезакониым, и сам он реабилитирован. Но прежде, чем ставить точку, зададимся вопросом: а не пришла ли пора реабилитации толстовского учения? Ошельмованное, оглупленное, иепонятое, оно по-прежнему остается в общественном сознании некой вычурной утопией Толстого, на старости лет вообразившего себя мессией. Мы до сих пор не дали себе труда вдуматься сызнова и непредвзято в сущиости этого учения, не ловя на мелочах, не подозревая в гордыне. И если бы мы это сделали, то тотчас узнали бы мысли Толстого и в тезисе Бердяева о том, что «только любовь обращает человека в будущее», и в призыве Солженицына «Жить не по лжи», и в том, что составляет серпцевину нового мышления - отказ от насилия, приоритет человеческих ценностей над классовыми.

Величие и трагедия геиия состоят в том, что он опережает время. Его мысль кажется исприменимой к реальности, и потому отторгается, но чем дальше движется история, тем ближе подходят люди к осознанию его правоты. «Художиик угадывает, — обронил однажды Толстой в разговоре с Молочниковым, — к исму радиусами устремляются такие, казалось бы, неизъяснимые чувства в виде образов». Там, в ясиополянской тиши, ои уже слышал грозный гул надвигающихся катастроф, предчувствовал, куда заведет человечество иенависть и разделенность, и взывал к миру и любви. Но поверили ему только ученики, принявшие иа себя трагическую роль преждевременных людей.

...В Новгородском музее выставлен единственный экспонат из Молочниковской коллекции. Это бронзовый бюст Толстого работы Гинцбурга, во время войны служивший мишенью для стрельбы немецкому офицеру. Великий старец с продырявленным пулями черепом смотрит вперед с упрямой надеждой, зажав в морщинах могучего лба мысль о грядущем человеческом единении. Лучшего символа не придумать.

#### МИХАИЛ ГАВРЮШИН

. . .

Как удобно стоять на коленях, булто в землю врасти вполовину, вслед ушедшим в нее поколеньям, шарить в злом сорняке пуповину. В горле ком, как в Онеге торосы сердцем в лоно земли достучаться... Где вы, россы, великие россы?! Безымянной страны домочадцы. Кто не пахарь, уж нынче не вор он, коть кистень поменял на веригу. И слетаются к ворону ворон на Отечество, как на ковригу. Как удобно — ни слово сказати. ни качнути язык против ветра... И дорожный гремит указатель: по Отечества — три километра. Три как есть от разаилки до сути, но под нами пути наши гнутся, ведь в чудовищном этом досуге мы б успели еще оглянуться. Чтобы Китеж в тумане увидеть, чтобы Калку оплакать с Цусимой, чтоб взойти нерастраченной силой да при этом земли не обидеть.

#### полина РОЖНОВА

Я с мороза клюкву принесу. Застучит в мое окно январь: Дай-ка на болотную красу поглядеть! дивна ли вправду ярь?

На шестке на противне бело тесно поднимается. Толку в сытице я клюкву. Отмело сластно-горько на моем веку.

К клюквенному пирогу, январь. ты пришел. На колдовской огонь. Плачет и смеется в зыбке ярь, и слезу баюкает ладонь.

#### николай сербовеликов

Я родом из «темного» прошлого и трудиой судьбе не солгу: как пращур далекий, на звезды гляжу, а постичь не могу.

Я тщетно пытался пробиться к загадке живой бытия... Не делится мир, а двоится, как грешная совесть моя.

Я многому в жизни обучен, но к истине ближе не стал. с тех пор, как мой предок дремучий родимую землю пахал...

#### АНАТОЛИЙ ВЕРШИНСКИЙ

Поздно в Россию приходит весна, рано кончается лето. Только в июльские дни отогрета Наша сквозная страна.

. . .

...В парке, венчающем берег Дуная, лнями скитаться готов. Пить аромат медоносных цветов, русский апрель вспоминая.

Что жі отрезвит в подмосковном саду запах меллительных почек. Руку, задевшую первый листочек, робко назад отведу.

Верю: опять осенит благодать эти дубравы и долы. Вновь заснуют хлопотливые пчелы... Господи, долго ли ждать?

#### игорь тюленев

Пригублю серебро из ковша, Остужу раскаленные речи, Сколько слов растеряли спеша --Не осталось ни слов, ни картечи. Между добрых пророков и злых Продегает дорога народа. Кровь течет в колеях фронтовых, И святые глядят с небосвода. Молодые идут до седин, Старики до погостов отчизны. Вновь родится у матери сын И разбудит Россию для жизни.

#### РУСЛАН ДЕРИГЛАЗОВ

Почти немыслимо, почти уже неотвратимо весна в прожилках шелестит и даль горчит от дыма.

От лома дальше, чем всегда зовуще и маняще кричит весенняя вода все ласковей и чаще.

А в чащах - звои и трепет птиц, и легче опрокинуть. чем выпить — чашу небылиц, нет, легче душу вынуты!..



в 1938 году. Член СП CCCP. прозаик. Автор многих книг прозы. B TOM UMCDO -«Проводы и встречи», кВысокий **MORETHIA** зтаж», «День до обеда», «Заботы пассажира Кобылкина» «Не самый удачный день», «На узкой DOCTHHURN.

ЧЕРНОВ

Евгений Евгеньевич.

Ро дился

#### ЕВГЕНИЙ ЧЕРНОВ

«В минуту жизни трудную, Теснится ль в сердце грусть...»

Какой еще смысл можно добавить к этим строкам Михаила Юрьевича? Разве что — печаль наша стала чуть иной, и все меньше рассуждений о вечности бытия и бессмертии собственной души...

Разбили в доме градусник, чтобы вообще не знать температуры, и наступили дни необычайно юркие, блестящие и неуловимые, словно шарики ртути.

Посмотришь пристально на один шарик, попробуешь прикоснуться к нему, чтобы что-то, наконец, понять, -а он дробится туг же на тысячи составных. И нет его... И нет составных... И лишь печаль в душе, да смутное ощущение прожитого и увиденного.

Да то, что записалось...

#### БЕСЕНОК

Возле станции метро «Электрозаводская» в голубом фанерном лотке пожилая хмурая женщина продавала пирожки. Очередь была а несколько человек, видно торговля пошла недавно, то есть по нынешним крутым временам вполне можно было достояться. Ну, я и встал, и взял два

нем кирпичного боя, бродили голуби. Они никуда не торопились, на людей не обращали внимания, ибо знали: те давно перестали подавать, - ходили они вперевалочку, отодвигая клювами бумажные катышн и мятые картонные стаканы. Но что съедобного найдешь под этими отходами... И мне стало жаль их, таких несуетных, добродушных, некогда громко чтимых, а теперь вот заброшенных, ничего у разного люда, кроме раздражения, не вызы-

лн. вдруг явился маленький, на тонких ножках, шустренький, даже словно бы кучерявенький воробей. Скок, скок! Прямо, ледовито, по-хозяйски, с какой-то, я бы сказал, наглой целеустремленностью, как мехаинческий бесенок. подпрыгнув, толкнул голубя, схватил кусок и стремительно понесся низко над землей, так что пыль вздыбилась

Ну надо же! А бедный сизарь даже и не понял толком, в чем дело, он крутился на месте, беспомощно перетаптывался, и вид у него был до того растерянный, что даже мне стало не по себе, словно меня тоже обокрали, взяли да и залезли в карман среди белого дня.

«Э-з, — отчего-то подумалось мне. — Нет, раньше у нас такого не было».

#### першинг

Зашел по делу к давнему знакомому, у которого так получилось — не бывал ни разу. Знал только, что у него удачно сложилась семейная жизнь, и вот уже много лет он считается домоседом. Отшумит в институте на своей философской кафедре и тут же домой, воспитывать двух дочерей.

Встретили гостеприимно. Вся семья вышла в прихожую, жена Владимира тут же сказала: пельмени варятся, минут через десять можно к столу. А девочки — одной лет десять, другой пятнадцать, растерялись и обрадовались, когда я им протянул по шоколадке.

Прошли в комнату, обычное, скромное, деловое жилье. Разиомастиая мебель, обычная расстановка ее вдоль стен, два сдвинутых письменных стола у окиа, разделенные легкой ширмой, обыкновенный телевизор без всяких видеоприставок, простенький проигрыватель. Тут подумалось, что популярный среди студенчества кандидат философских наук мог бы, если бы захотел, жить повеселей, посовременней что ли — модную гравюру повесить, ножки у дивана отпилить.

Но самое замечательное, что было в этой комнате большой зеленый танк, сооруженный так искусно, что тянуло тут же присесть перед ним на корточки и потрогать округлую, крепко посаженную башку его. А управлялся он на дистанции, и чего только не выделывал, являя едва ли не акробатические способности.

А когда мы пили чай на кухие и остались вдвоем, я вспомнил о танке:

Все-таки какая игрушка: играешь и еще хочется. И в душе просыпается нечто такое...

Да, просыпается... И ужас-то весь вот в чем. Я спросил старшую: что подарить тебе на день рожденья? И она, представляещь, не задумываясь ответила - танк! Ну, что тут скажещь? Все ясно: агрессор растет. Тогда я спросил у младшей: а тебе чего подарить? И она, тоже не задумываясь — пушку. Вот это да!

— Ла...

А когда я возвращался домой, падал снег, было тепло и влажно. Последнюю остановку решил пройтись пешком. Шел и размышлял: отчего же так получается? И семья замечательная, добрая, приветливая. Все домоседы. Философские воспитательные беседы. И на тебе — какую-то скрытую пружинку проворонили.

Пришел домой. Дочка готовила уроки. Свет иастольной лампы высвечивал волосы изнутри, нимб окружал ее голову. Одна книжная полка отведена под игрушки -- куколки, глиняные зверюшки, вышитые салфетки, стакан с высохшими фломастерами.

Тихая, застенчивая девочка растет. Иной раз горло перехватывает, как только представлю, какие испытания ожилают ее впереди. И наступит время, когда уже не придешь ей на помощь, беспомощной.

- А скажи-ка, дочка, вот и Новый год подходит, какой бы ты котела подарок от деда Мороза? Вот какон, чтобы от всей души?

Она повернула голову, посмотрела на меня пристально, и лаже как бы изучающе.

- Честно?

— А как же еще?

пирожка. И с ними отошел в сторонку.

Во всех углах теперь, где не пролегает человечья тропа, как бы исполволь скапливается мусор, и лежит он, лежит, наконец, становится обязательным дополнением городского пейзажа.

В глубокой мягкой пыли, среди притемненного време-

Я бросил ближней птице кусочек пирожка. Голубь не спеша обощел его, желая, судя по всему, присмотреться со всех сторон, а потом уже и решить, как распорядиться этим, невесть откуда свалившимся богатством.

Так вот, пока он обходил, то направо, то налево склоияя голову, откуда ни возьмись, ну прям не иначе из-под зем-

. . .

— Першинг, — твердо сказала она.

— Вот это да! Это надо же... А зачем тебе ракета? А где ты ее будешь держать?

— На балконе.

— Подумать только... А ну, ответь отцу вразумительно: зачем все-таки тебе ракета?

- Надо, - сказала она, поджав по-старушечьи губы. и повела подбородком.

#### общий язык

- Свет, подожди, не волнуйся. Не надо волноваться. Успокойся, возьми себя в руки. Тебе сколько лет?

- Олинналиать.

- Как бы у нас ни складывался разговор, ты только трубку не бросай, хорошо?

- Хорошо...

— А сейчас ответь, пожалуйста, на мон вопросы. Тебе очень одиноко?

--- Очень.

- С мамои общий язык найти не можешь?

- He MOUV.

- А скажи-ка, пожалуйста, Света, у тебя есть тайиы?

- Ну, такие, такие, которыми ты ни с кем не захотела бы полелиться?

— Есть.

- А как ты думаешь, почему у тебя с мамой натянуты отношения?

- Она все время хочет поговорить со миой.

- Значит, она хочет узнать твон тайны?

— Да.

- А тебе никак не хочется раскрывать их?

- Не хочется.

- Света, а если бы мама узнала твои тайны, ей было бы приятно?

— Ла.

— И, значит, в ваших отношениях все бы изменилось?

— Ла.

- Света, а ты можешь придумать какие-иибудь две, три тайны? Совсем пустяковые, но тайны?

Наверное, могу. Вообще-то, конечно, могу.

А почему бы тебе не придумать эти две-три маленькие тайны и не поделиться ими с матерью? Тебе же это ничего не стонт.

Не знаю.

- А ты придумай и поделись. Как ты полагаешь, это поправит отношения с мамой?

- Поправит.

- Вот видишь, уминчка ты какая. И тебе будет хорошо, и маме, да и мне тоже.

- Спасибо.

- Вот так-то. Светочка, запомни первую заповедь в жизни — не будь простушкой.

#### ЗНАЧОК

Шел по улице старик и все на него оглядывались. Да и было на что оглянуться. Старик — сухопар, высокого роста, в соломенной желтой шляпе, с пышными усами, как раиьше было принято говорить: с буденновскими. Голова его была гордо вскинута, кожа лица морщинистая и шершавая, как будто бы сплошная оспина. Может, он был вблизи большого огня, а может, миоголетне бреется, как и большинство наших — чем придется. Глаза его уставшие, но еще при этом-то возрасте ясные, смотрели прямо перед собой, чуть даже повыше голов прохожих. День хоть стоял солнечный и жаркий, а старик был одет в темно-синий суконный костюм, а толстая шерстяная рубаха повязана галстуком с широким, едва ли не в кулак, узлом.

Но не пвет лица, и не ясиость взгляда, и даже не великолепно распушенные усы, останавливали прохожих.

Старик был при боевых наградах — вот что главное! Может, на встречу с фронтовыми товарищами собрался,

а может просто так надел, чувствуя, как приближаются к концу отпущенные дни. Вот и необходимость появилась и окружающим напоминть, да и себе самому тоже: а ведь что-то зиачил он в этой жизни.

Справа на груди его вздрагивали, отзываясь на каждый шаг, медали. А с левой — ордена: Красного Зиамени, Отечественной воины, Красной Звезды и два ордена

Вот это иконостас, наверное думал каждый, испытывая чувство возвышенной радости и ощущая некоторую нереальность...

А старика вел под руку внук, такой же высокий и жилистый, как и дедушка. По виду можно сказать, что парень получил среднее образование и приступил к высшему. Он был в наушниках, мягкий проводок соединялся с магнитофоном, пристегнутым к солдатскому ремню, а на груди его красовался крупный кооперативный значок: «Партия,

#### кое-что о спиде

- Был я как-то в глубинке. Вечером привел к себе в гостиницу певичку из оперетты. Еще толком двух слов не связали, как она сразу: а вот и постель, а вот и постель... Постель-то постель, ответил я на это, а как же спид? Ои же надвигается!

 Какая чушь, — сказала певичка. — У нас же закрытый город, ни одного, понимаешь, ни одного негра. Так откуда быть спиду?

- Вон как? - в свою очередь удивился я. - Если действительно ни одного негра, тогда нет проблем.

#### ИТОГ

Он впервые попал в магазии с импортным товаром (на валюту, конечно, на валюту!). Посмотрел на выгороженные отдельные комнаты и вдруг понял — как нищеиски живет. И комнатки у него маленькие, и мебель вся разномастиая, из комиссионки. Прикупить бы чего, поправить дело, да ставить негде. И подумал он тогда, что, может быть, только после его смерти, когда освободится его комиатка, куда можно будет стащить весь хлам, семья оживет, и, дай-то Бог, может, и приблизится хоть к какому-то уровню...

#### ВСТРЕЧИ С ЧЕРЧИЛЛЕМ

Неожиданно позвонила сестра, и в первую минуту я сильно перепугался. Телефона у нее не было, междугородний переговорный пункт далеко, да и очередь там всегда. К соседям ходить неудобио: денег не берут, сами оплачивают счет, вот и пойми тут — доброта это душевная или позиция?

— Как здоровье мамы? — сразу спросил я.

— Ничего, ходит, — ответила сестра. — И все другие тоже... Пока все хорошо.

- Ну, слава Богу, а то меня аж в пот бросило.

Нет, пока все хорошо. Тут твой рассказ иапечатали в городской газете. Мы все прочитали с удовольствием.

Что ты говоришь. Надо же, откуда они его, интересно, взяли? Так-то ничего не посылал.

— Вот видишь, значит, где-то взяли. А ты молодец. Мама сказала: иди и позвони. Это чтобы ты знал -- следим за твоими успехами.

Кто что-то делает, тот знает, как радует признание труда, и память о тебе, уехавшему навсегда. А я-то по испорченности своей думал, что прохладным было расставание. Ан нет - помнят, имеют в виду, рассчитывают. Хорошо стало на душе.

- Только странный какой-то у тебя рассказ, да и написал ты его в форме воспоминаний. Может, ты пишешь сейчас именно воспоминания, просто мы не знаем?

- Да нет, откуда воспоминания. Вроде бы рановато.

А как называется-то рассказ?

 И название странное: «Мои встречи с Черчиллем». Я так и ахнул:

— Ты что, сестра, откуда Черчилль, какой Черчилль...

Вот и мы подумали. И мама сказала: странио все... Но рассказ твой.

- Но ты же понимаешь - даже по возрасту, я никак не мог встречаться с Черчиллем.

- Я-то понимаю. Да и мама говорит... Но с другой стороны...

- Какая другая сторона, о чем ты... Чушь какая-то.

- Мы тоже решили, что чушь. А с твоей фамилией как быть? Мало ли что... и ты давно не приезжал.

- Но Черчилля давио нет в живых.

- Значит, это не мои воспоминания, а кого-то другого.

 Тогда другого, — согласилась сестра и вздохнула. — Ну, ладно, и так много говорим. Приезжай, как выберешь минуту. А рассказ у тебя все-таки интересный. Мы его вырезали вчера и отправили тебе заказным письмом.

#### провинии ал

- Как жизнь, как настроение?

— А-а... еще спрашиваете. Какое тут настроение!

- Yero Tak?

- А вы не читали? Наши кооператоры опять полсотию новейших авиамоторов переправили за границу.

- Ну и что? Вам очень нужны эти моторы? — Да нет, собственио, мне они совсем не нужны.

Так чего же тогда?

— Обидио! Державу на глазах разворовывают.

- Э-э... обидио... Надо же, сколько живете в столице, а все никак свои провинциальные замашки не бросите.

#### **БЕРЕЗКА**

Случилось так, что приехав на республиканское совещание по краеведению, мы, люди битые возрастом, с клочками селых волос, с печальными лысинами, оказались без гостиницы - ее захватили кооператоры и изотрез отказались освобождать. Вот и разместили нас где придется.

Я попал в тесную комиатку общежития строителей, и со миою вместе - высокий сухопарый человек с выражением лица то ли болезиенным, то ли тоскующим. Звали его Александром Григорьевичем, был он из Москвы, и сразу же заявил, словио оправдался: в командировку поехал добровольно - очень захотелось ему взглянуть, жива ли еще провинция, а если вдруг и природа сохранилась, то получится, словио побывал на двче большой и иидустриальной.

— Вечером будем пить травы, — сказал Александр Григорьевич. — Целебную смесь привез.

Но потом стихия всевозможных мероприятий развела нас в разные стороны.

К вечеру пошел дождь, глина, покрывавшая тротуары, вспухла, стала липкой, и трудно было убедить себя, что у природы нет плохой погоды. И еще — ветер, наверное, сменил направление. Когда мы собрались в своей комнате, из всех оконных шелей несло будь здоров. Как в поезде!

— Просто жуть, — сказал Александр Григорьевич. доставая из спортивной сумки фирмы «Адидас» шерстяное белье. — Один раз так же попал в историю, в Кельие. Казалось бы, такая цивилизация, но вот простудился, и ои пнул со злостью старенький засаленный стул, да так, что тот пискнул,

- А какая разиица: Нью-Йорк или Рязань? Сквозняк есть сквозияк. А насморк тем более.

В ответ на эти слова Александр Григорьевич испытующе взглянул в мою сторону.

- А вы знаете, эта мысль все сильней стучит в моих висках. Если продолжить вашу аналогию, то можно придти к крупным выводам. Допустим: труд есть труд, отдых есть отдых, в какой бы части света это не совершалось.

Tak?

- Видимо, так.

— Или взять что попроще: атмосфера, вода... Вода река — лес. Лес вы, надеюсь, не станете отрицать?

— Нет

— Значит, лес: елка — ольха — береза. И везде все одинаковое. Выходит, среда обитания, по сути, без разли-

— Выходит, только вот березку вывел бы...

— А почему березу, а не ольху? Ни дуб, ни граб, ни кудрявую ветлу?

- Кудрявая у нас березка.

- А-а, вот-вот... Вот и вы, как и все. Бе-ерезка-а у родиимого крыльца-а, - протянул Александр Григорьевич с неожиланной иронией и злой, какой-то знакомой, интонацией. — Неужели современный цивилизованный человек верит в этот миф? Начнем с того, что никто никакого родного крыльца не помнит. А березу — тем более. Из детства помнят другое... Я даже затрудняюсь это доходчиво объяснить, ио другое. В любом случае общие ощущения добра, допустим, и зла. Но добро и зло одниаково и у нас и у них. Это как поцелуй матери.

Я хотел промодчать: нет начала, а теперь и нет конца этим разговорам. И чтобы отвлечься, подумал: правильно пинут в газетах — столичиые жители превращаются в особую человеческую разновидность: миого думают о себе, готовы браться за любое, даже незнакомое дело. Но самое главное: потеряли веру — не верят ни во что! — впрочем, это, наверное, сказано слишком сильно.

Но Александр Григорьевич разошелся. Вместо того, чтобы ложиться спать, он вспомнил о травах, достал кипятильник и ярко разукрашениую железную банку.

— Будем пить, — замечательно просто сказал он. — Вусмерты Может, хоть тогда дойдет: чего же вам так далась береза? Что, она вас обувает и одевает? Или молоко

В общем-то я тоже не знал, как объяснить ему. Сколько помню себя — все в городе живу, тоскую без асфальта. без этой пестрой выматывающей уличной круговерти. И тем не менее! И березку-то вижу от случая к случаю. Но неведомая сила, сокрытая в этом образе — поднимает душу и наполняет силой. Именно так! С кровью дано. И. как видно, не только мне.

— А вот, кстати, Александр Григорьевич, русские за рубежом не приживаются. Спят и видят березку.

— Тоже мие скажете, — отозвался он с недовер-

- Точно, точно, тут даже и спорить бессмыслеино.

Александр Григорьевич задумался, но вот лицо его про-

- Тогда должен вам сказать следующее: если тоскуют, а по иочам видят какое-нибудь дерево — значит, не сумели как следует устроиться.

#### ТЕЛЕФОН

Удивительно было видеть Василия Федоровича обедающим. Сидит, склоиив седую голову над куриной котлетой и по сторонам не смотрит. Обычно днем его не бывало. В свой ведомственный пригородный профилакторий он приезжал поздио вечером, оставлял под окном машину, ие зажигая света ложился, а утром, позавтракав раньше всех, отбывал.

Это был человек с необъятными связями, все об этом знали и поэтому относились к иему, как к отцу родному.

Утрениие бегуны с почтительной завистью наблюдали, как он хмуро, никого не замечая вокруг, садился в машину и громко хлопал дверцей. Все и понимали его, как отца родиого — жизнь идет такая, что не только хмурым будешь, но и чокиешься...

Так вот, я увидел Василия Федоровича и, сам того ие ожидая, присел за его столик.

— А-а... — подиял он голову. — Привет, привет. Я слышал, ты квартиру получил. Поздравляю. Хорошая хоть?

- Хорошая.

— Дом-то новый?

69

Телефон не могу пробить. Вот уже сколько, как

с дубом бодаюсь. Видали мы эти дубы, — мрачио сказал Василий Федорович. — Все решают личные отношения. А что, без

телефона плохо? — и с ехидцей посмотрел на меия.

— Не то слово. Живу, как в погашенном мире.

— Хм, еще бы... Придешь домой, хоть позвонить кудато... В принципе, домашнии телефои я глубоко не уважаю, но без него нельзя. Давай подумаем. Здесь ход нужен... Только один ход, но капитальный, иначе их ие достанешь. Весь вопрос - через кого и как.

Василий Федорович задумался, глубоко вздохнул, орденская планка на груди встала дыбом.

- А почему ты именно ко мне обратился? - неожиданно спросил он.

Так получилось.

Сердце подсказало, — усмехнулся он. — Впрочем, правильно подсказало. Есть у меня один приятель в обкоме партии. Ои-то, конечно, вмешается. А впрочем, что сейчас партия. Глядишь, только повредит.

- Но аы же сами депутат горисполкома.

- Депутат-то депутат, только полномочия стали страниые: город разрушить могу, войну, допустим, Танзании объявить, а вот телефон тебе пробить, - и Василий Федорович провел в воздухе вилкой полукруг, и лицо его приобрело глуповатое беспомощное выражение. --А знаешь, загляни завтра, бумагу на министра составим.

Тогда сразу на президента, - вырвалось у меня.

— Президент — это последний шаис, когда терять будет иечего. Президент для телефона, как нитроглицерии для сердца.

Василий Федорович указательным пальцем поднял маижету рубахи и взглянул на часы. Знак подан, и я встал. Но Василий Федорович продолжил разговор.

- А скажи-ка дорогой, а у тебя не сложилось впечатление, что кто-иибудь здесь просит на лапу? В общем, кому-то надо дать?

- По-моему, это всегда приветствуется. Самый короткий путь.

Правильно рассуждаешь. Так вот, если строго между нами, самый короткий путь зачастую бывает и единственным.

- Нужно подумать, чтобы себе дешевле было. Денычто сейчас, не деньги, в бумажки.

- Но зарплату нам платят бумажками. И живем на них... А потом сейчас все дорого, дать в лапу — надо иметь сбережения.

А у тебя их нет, — вставил Василий Федорович.

— Нет.

— Да я так и думал. В жизни, между прочим, всегда так: и хочешь дать для пользы дела, а иечего.

Я промолчал.

- А иной раз мог бы дать для сокращения пути, но не знаешь как. Верно? Ладно, не бери в голову, все это шутки.

Василий Федорович задумался. Он смотрел мимо меня, в окно, на улицу, на весеннюю оживленность деревьев, в бледио-зеленую дымку ранней, и словно бы пока еще пугливой листвы. В глубине парка есть островок из могучих столетних сосеи, прямых, как выросших по личейке. Они, правда, уже смертельно отравлены грунтовыми водами, и вершины их год от года все сильнее окрашиваются желтизной. Но держатся они еще молодцом. Там живут белки, и чувствуют они себя прекрасио.

- Слушай, - вернул меня к действительности иегромкии голос Василия Федоровича. — А что если я тебе дам взаймы? Бери пятьсот и решай свои проблемы.

И он потянулся за бумажником.

— Бери без всяких комплексов и не суетись. Разбогатеешь — отдашь.

Вот и бумажник уже показался из кармана.

И внутренний голос во мне с ужасом, с каким-то леденящим душу страхом зашептал:

«Боже мой! Боже мой...»

#### толстовцы

Лезтельность последователей Л. Н. Толстого в России - это не знающее аналогов в нашей истории, подлинно духовное, развивающееся вне рамок любых государственных и церковных институтов движение, сравнимое разве что с духовными движениями в Ин-

Как пишет в предисловии к книге один из се авторов. М. И. Горбунов-Посадов, «история толстовского движения заслужнаает многотомного исследования». В самом деле, что знаем мы и помним об Обществах Истииной Свободы в память Л. Н. Толсто-CO. OCHORAHHAIX ROYTH BO BCOX уголках России, о вегетарианском движении, о борьбе Объединенного совета религнозных общин и групп за свободу совести, о толстовской академии (курсах свободно-религнозных знаний)?.. Пока же у нас появился этот сборник воспоминаний, представляющий первый опыт издания мемуарного наследия русских толстовцев-земледельцев. среди которых были кресть яне, рабочие, бывшие солдаты, люди из интеллигенции, натуры, каи правило, незаурядные, в чын души глубоко вошли идеи великого писателя.

Наиболее сильное впечатление оставляют, пожалуй, воспоминания В. В. Янова, одного из самых бескомпромиссиых последователей этического учения Толстого. Ценнейшим и горестным документом зпохи предстают воспоминания Б. В. Мазурина, в которых он называет главную причину разгрома толстовских сельскохозяйствеиных коммун, заключавшуюся в том, что толстовцы-земледельцы «не стриглись под одиу общую гребенку, и каждый из них смел иметь какие-то свои личиые особенности, свои вагляды не жизнь».

Лев

Толстой

Воспоминания толстовцевземледельцев, собранные в этой книге, - еще одно, взывающее к нашему уму и совести свидетельство против террора сталинской эпохи и против мясорубки насильственной коллективиза-

IL MELLIKOBA

ВОСПОМИНАНИЯ тьян-толстовцев. 1910-1930-е годы. - М.: Книга,

#### КНИГА О КНИГАХ

Эта книга — приглашение в увлекательное и познавательное путешествие в книгохранилище и Музей книги Главной Библиотеки страны. Авторы ее постарались рассказать читателям о наиболее интересных и ценных изданиях, хранящихся там, от самой древней рукописи «Апхангельского евангелия», датированной 1092 годом, до последних новинок KHHIMHOFO MCKYCCTBB.

Материалы эти подобраны таким образом, что на коикретных примерах можно проследить как изменялась книга во времени, пока не обрела так хорошо знакомый нам сегодня вид, и задуматься над тем, какое зиачение она имела не только в духовной жизни народа, но и как предмет материальной культуры.

Кинга рассчитана как на бибрассказ В. Огрызко о биб-

лиотеке выдающегося русского мыслителя и публициста П. Я. Чаадаева, в пубнад главной кингой для Д∉-«Киржнык XVII века».

UTO 3TA DEDEAS KHMTA B HOSOM серии, которую стало выпускать издательство «Книжная палата». В следующем фонды Всесоюзной государственной библиотеки иностный разговор с читателями продолжен

книжные СОКРОВИЩА мира / Из фондов Государственной библиотеки СССР MOCKEA, «Книжная палата», 1989.

О Толстом писеть трудно. Признаюсь, теперь, ногда давно прочитаны «Война и мир», «Анна Квренина» и «Воскрасение», «Крейцерова соната» и «Холстомер», когда читвошь «Освобождение Толстого» И. А. Бунине, охватывает сметение: как же все-таки следует лонимать Толетого!.. Что знаем о нем мы, всли даже Софья Аидреевна говорила: «Сорок восемь лет прожила в со Львом Николвевичем, в так и не узнала, что он был за человек!» «Многообразне этого человекв всегда удналяло мир», — читаем у Бунинв. Потому нвм дорого все, что связано с именем Толстого. Нужно ли говорить, квине чув-

ства владели мною, когде в лодходияа к московскому дому Толстых, о лосещенин которого вспоминая И. А. Бунин (о встрвчах с Толстым он ресскезывает свм, см. стр. 72}.

Дому Л. Н. Толстого в Хвмовинках повезло. Он пережил лихие временв: и пожар Москвы в 1812 году, и революции 1905, 1917 годов, и Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, и дальней-MAIO COMBUNCTHARCKAIO MEDICIDONIA CTOлицы, от которой она постредела едва ли не больше, чем от всех других лихоле-

Первое упоминание о доме в московских лереписных книгах относится еще к 1805 году. А в 1882 году Л. Н. Толстой купил его у коллежского секретаря И. А. Аривутова за 27 тысяч рублей. По рвспоряжению Львв Николевенча в доме были лодняты лотолим лервого втаже и надстроен второй. И в твком виде, вместе с другими постройками — сараем, «конторой издетельства» и мухней — дом и сад сохранились в неизменном виде.

Здесь семья То стого прожила деавтнадцать нет [с 1882 по 1901 года!, восли и учились дети. Лев Николаевич не хотел, чтобы они учились в чвстиой гимназии, но для учебы в государственном заколонии исобходима была кполлиска о политической благонележности», которой Толстой деть не мог. Только по этой поичине он вынужаек был отдать смновей в честную гимназию...

📑 испытала твкое же волиение, как когда-то молодой Бунин, впврвые перестапавший порог толстовского дома, уже в передней, где хозяни часто вы лушивал посетителей, приходивших «засвидетеяьствовать свое почтение» великому художнику сповв. И каково же было мое изу ление, когда вдруг в Мвлой гостиной закуноввлв в часах ку ушна, к к когда-то при Толстом. Эти чесы были куплекы Софье Андреев он еще в 1883 году, и по сей день они исправно изве вют о времени.

Тамъра Васильевна Полякова — звведующве мемориальными фонда поквзалв мне каждую из шестнадцати комнат в доме, рассказала интересные подробности быта Толстого, и меня не локидало ощу вение присутствия хозяина. Кезалось, вот сейчес ему доложет о в тителе, и сем Лев Николаевич выйдет в своей неизмвиной блу-3e- т летовне» и взглянет виммательно — с чем пожаловали.

От тствие в доме лишних вещей, роскоши подтверждает стремление Толст го жить «простой» жизнью. Зато » доме миожество фотографий картин лортретов Среди них нелисаниые дочерью -Татьвной Львовной, незвурядной художимцей, бравшей уроки живописи у И. М. Прянишнинова Н. Н. Ге, И. Е. Репика, Л. Пастернака. Многие дети Л. Н. Толстого были одарвны талантами. Сын — Михвил Львович отличелся необыкновенной музыкальностью, играл на миогих ни грументах После того, как в соствве чести офицеров «Дикой диви му Михвип Львович выну ден был покинуть Россию, он занялся здвинем русских народ ых хоров. Большинство его молодых в питвиников приглашали в профессионельные труппы теат-

В дет кои комнате самого младшего последнего сына — Ванечки нв под стеклом хранится з санный с его слов рессивз «Спас ныи Такс, сочиненный им в шес летнем возрасте Судьба этого одарви ого ребенка, самого любимого Толстым, была печальна. Зв ме яц до семилетия в нечка забол л снарлатиной и умер. Лев Николаевич был неутешен. Видевшие его в этот лериод жизни отмечали что Толстой срвзу превратился в стврика, сразу как-то со-

В Большой гостиной на втором этаже дома стоит бюст Л. Н. Толстого вып женный Н. Н. Ге. Художник говорил, что сделал вызов ск льпт ам, до сих пор на удосужившимся увековечить облик вели сетеля. Этот дом помнит многих выдающихся людей — листавов, удожников, вртистов, композиторов: Бунин, В. Соловьев, Ре Свров, Станиславский, Немирович-Данченко, Савина, Андревва, Римский-Корсаков, Рахманинов, Скребин. В этом доме пел сам Шалвпен.

Ухода, в еще раз окинула взглядом втот островок духовности в те вид кружении фабрик и заводов, и щемящее чувство тоски вдруг о няго душу от мысли утратить и то немногое, что доствлось HAM B BOACTBO.

И. ФИЛИППОВА

лиофила и издателя, твк и на просто человека любознательного. Обязательно заинтересует читателей повествование О. Ласунского о судьбе В. Ф. Одоевского или

ликации Э. Бабаева речь идет о работе Л. Н. Толстого тей — «Азбукой». О том, как издавались первые книги НВ Руси, кто были — эти удивительные люди — первопечатники, узнаешь, прочтя исследование О. Мраморнова Остается только добавить,

выпуске будут раскрыты ранной литературы. Серьезоб искусстве книги будет

Д. KOCTPOBA

имени В. И. Ленина. Вып. 1, Издательство На другой день вечером я, вие себя, побежал наконец в Хамовники...

Как рассказать все последующее? Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу дыхание. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулок. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине, налево, деревянный дом, некоторые окна которого красновато освещены. Еще левее, за домом, — сад, и над ним тихо играющие разноцветными лучами сказочно-прелестные зимние звезды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственны и полны зиачения эти освещенные окна: ведь за ними — Он! И такая тишина, что слышно, как колотится сердце — от радости, и от страшной мысли: а не лучше ли поглядеть на этот дом и бежать назад? Отчаянно кидаюсь наконец во двор, на крыльцо дома и звоню. Тотчас же отворяют — и я вижу лакея в плохоньком фраке и светлую прихожую, теплую, уютную, с шубками и шубами на вешалке, среди которых резко выделяется старый полушубок. Прямо передо мной крутая лестиица, крытая красным сукном. Правее, под нею, запертая дверь, за которой слышны гитары и веселые молодые голоса, удивительно беззаботные к тому,

что они раздаются в таком совершенно иеобыкновенном доме.

- Как прикажете доложить?
- Бунии.
- Как-с?
- Бунин.
- Слушаю-с.

И лакей убегает наверх и, к моему удивлению, тотчас же, вприпрыжку, бочком, перехватывая рукой по перилам, сбегает назад:

Пожалуйте обождать наверх,
 в залу...

А в зале я удивляюсь еще больше: едва вхожу, как в глубине ее, налево, тотчас же, не заставляя меня ждать, открывается маленькая дверка, и изза нее быстро, с неуклюжей ловкостью выдергивает иоги, выныривает, — ибо за этой дверкой было две-три ступеньки в коридор, -кто-то большой, седобородый, слегка как будто кривоногий, в широкой, мешковато сшитой блузе из серой бумазен, в таких же штанах, больше похожих на шаровары, и в тупоносых башмаках. Быстрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями. И быстро идет прямо на меня, — меж тем, как я все-таки успеваю заметить, что в его походке, вообще во всей посадке, есть какое-то сходство с монм отцом, -- быстро (и немного приседая) подходит ко мне, протягивает, вернее, дадонью вверх бросает большую руку, забирает в нее всю мою, мягко жмет и исожиданно улыбается очаровательной улыбкой,

ласковои и какой-то вместе с тем горестиой, даже как бы слегка жалостной, и я вижу, что эти маленькие серо-голубые глаза вовсе ие страшные и ие острые, а только по-звериному зоркие. Легкие и жидкие остатки серых (иа концах слегка завивающихся) волос по-крестьяиски разделены на прямой пробор, очень большие уши сидят необычио высоко, бугры бровиых дуг надвинуты на глаза, борода, сухая, легкая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую иижнюю чельств.

— Бунии? Это с вашим батюшкой я встречался в Крыму? Вы что же, надолго в Москву? Зачем? Ко мне? Молодой писатель? Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это инкак ие может быть целью жизни... Садитесь, пожалуйста, и расскажите о себе...

Он заговорил так же послешно, как вошел, мгновенно сделал вид, будто не заметил моей потерянности, и торопясь вывести меня из иее, отвлечь от нее меня.

Что он еще говорил? Все расспращивал:

— Холосты? Женаты? С женщиной можио жить только как с женой и ие оставлять ее никогда... Хотите жить простой, трудовой жизиью? Это хорошо, только ие насилуйте себя, не делайте мундира из нее, во всякой жизии можно быть хорошим человеком.

Мы сидели возле маленького сто-

лика. Довольно высокая старинная фаянсовая дампа мягко гореда под розовым абажуром. Лицо его было за лампой, в легкой тени, я видел тольки мягкую серую материю его блузы, да его крупную руку, к которой мне хотелось припасть с восторженной, истинно сыновьей нежностью, да слышал его старческий, слегка альтовый голос, с характерным звуком несколько выдающейся челюсти... Вдруг зашуршал шелк, я взглянул, вздрогнул, поднялся: из гостиной плавно шла крупная и нарядная, сияющая черным шелковым платьем, черными волосами и живыми, сплошь темными глазами дама: — Леон. — сказала она. — ты

забыл, что тебя ждут...
И он тоже поднялся и с извиняющейся, даже как бы виноватой улыбкои, глядя мне прямо в лицо своими маленькими глазами, в которых была какая-то темная грусть, опять забрал мою руку в свою:

— Ну, до свидания, до свидания, дай вам бог, приходите ко мне, когда опять будете в Москве... Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь у вас, не будет... Счастья в жизни нет, есть только зарницы его — дените их, живите ими...

И я ушел, убежал и провел вполне сумасшедшую ночь, непрерывно видел его во сне с разительной яркостью, в какой-то дикой путанице...

Возвратясь а Полтаву, я писал ему и получил от него несколько ласковых ответных писем. В олном из них он опять давал мне понять, что не стоит мне так уж стараться быть толстовцем, но я все-таки не унимался: обручи набивать бросил, но стал торговать книжками «Посредника». -- московского толстовского издательства, завел полтавское отделение его. Ла. как это ни странно. я когда-то торговал: когда-то в Полтаве была лавочка, внутри которой очень хорошо пахло новыми тесовыми полками и лежащими на них новыми книжками и брошюрами, а над входом висела вывеска: «Книжный магазин Бунина». Я служил тогда в полтавской земской управе, был ее библиотекарем, сидел в сводчатом полуподвальном зале, в глубокие окна которого глядел старый сад управы. Там я, один, в тиши, читал, писал стихи, порой работал над составлением очерков (о борьбе с вредными насекомыми, об урожае клебов и трав), которые мне заказывало статистическое бюро, бывшее при управе, и составил, кстати сказать, столько, что если бы собрать их теперь, к сочинениям моим прибавилось бы еще три-четыре порядочных тома. Так я проводил время до обеда. А после обеда шел в свой книжный магазин и ждал покупателей, жаждущих толстовского просвещения. Покупателей, однако, не было, и вот я, чтобы хоть как-нибудь способствовать распространению этого просвещения, стал бесплатно раздавать некоторые брошюрки «По-

средника» управским сторожам. Когда же и из этого не вышло ничего путного, - например, один сторож, которому я дал брошюрку о вреде курения, сказал мне после того, что вся брошюрка эта пошла у него на тютюн, на цигарки. - я решился на более смелое дело: стал иногда, пользуясь свободой своей службы, отправляться в странствия по губернии, торговать «Посредником» по ярмаркам, по базарам, где и был однажды задержан урядником «на предмет составления протокола за торговлю без законного на то разрешения». каковой протокол, конечно, повлек за собой через некоторое время судебное преследование. Преследование оказалось довольно сурово: меня приговорили к трем месяцам тюремного заключения, и я был. понятно, очень рад, что наконец-то и мне удастся «пострадать». Однако и тут преследовала меня неудача: сидеть в тюрьме мне не пришлось, я попал под всемилостивейший манифест по случаю восшествия на престол нового императора и таким манером от страданий был насильственно избавлен.

Бросив торговлю (в которой я так запутал счеты, несмотря на их малые размеры, что порою подумывал повеситься от стыда, от беспомощности), я переехал на жительство в Москву, но и там все еще пытался уверить себя, что я брат и единомышленник руководителей «Посредника» и тех, что постоянно торчали в его помещении, наставляя друг друга насчет «доброй жизни».

Там-то я и видел его еще несколько раз, он туда иногда заходил, вернее, забегал (ибо он ходил удивительно легко и быстро), и, не снимая полушубка. сидел час или два, со всех сторон окруженный «братией», делавшей ему порою такие вопросы:

— Лев Николаевич, но что же я должен был бы делать, неужели убивать, если бы на меня напал, например, тигр?

Он в таких случаях только смущенно улыбался:

— Да какой же тигр, откуда тигр? Я вот за всю жизнь не встретил ни одного тигра...

Сыновей его я в ту пору еще никого не знал и не видал. Дочерей видел. Однажды вечером застал в «Посреднике» и его, и их, всех трех: Таню, старшую, Машу, среднюю, и Сашу, младшую. Он сидел возле большого деревянного стола, занимавшего середину комнаты и освещенного сверху висячей лампой, зябко ежился, запустив руки в рукава своего старого нагольного полушубка и положив их на стол, и слегка нахмурился, слушая стоявших вокруг и что-то говоривших сотрудников «Посредника», из которых резко выделялись двое: один небольшой, широкоплечий, широкоскулый, похожий на сельского учителя, в серой блузе и в валенках, с острым. сумасшедшим взглядом за очками,

другой, высокий, стройный, страстномрачный красавец с черно-синнми волосами и совершенно безумным. экстатическим выражением смуглого, худого лица. А они все сидели на диване в углу и пристально смотрели оттуда блестящими моло дыми глазами. Когда я присел к столу, они с любопытством стали глядеть на меня, начали что-то шептать друг другу и смеяться: живо и насмешливо взглянут на меня, что-то тихо скажут одна другой и покатятся со смеху. Я недоумевал: в чем дело, что смешного нашли они во мне? И стал краснеть, делать вид, что не замечаю их, как вдруг он быстро взглянул на меня, весело улыбнулся и, не оборачиваясь, строго и шутливо крикнул:

- Перестаньте смеяться!

Вспоминаю еще, как однажды я сказал ему, желая сказать приятное и даже слегка подольститься:

 Вот всюду возникают теперь эти общества трезвости...

Он сдвинул брови:

— Какие общества?

Общества трезвости...

— То есть это когда собираются, чтобы водки не пить? Вздор. Чтобы не пить, незачем собираться. А уж если собираться, то надо пить. Все вздор, ложь, подмена действия видимостью его

А на дому я был у него еще только один раз. Меня провели через залу, где я когда-то впервые сидел с ним возле милой розовой лампы, потом в эту маленькую дверку, по ступенькам за ней и по узкому коридору, и я робко стукнул в дверь направо.

 Войдите, — ответил старческий альтовый голос.

И я вошел и увидал низкую, небольшую комнату, тонувшую в сумраке от железного шитка над старинным подсвечником в две свечн, кожаный диван возле стола, на котором стоял этот подсвечник, а потом и его самого, с книгой в руках. При моем входе он быстро поднялся и неловко, даже, как показалось мне. смущенно бросил ее в угол дивана. Но глаза у меня были меткие, и я увидел, что он читал, то есть перечитывал (и, вероятно, уже не в первый раз, как делаем это мы, грешные) свое собственное произведение, только что напечатанное тогла. -«Хозяин и работник». Я, от восхищения перед этой вещью, имел бестактность издать восторженное восклицание. А он покраснел, замахал рука-

— Ах, не говорите! Это ужас, это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно!

Лицо у него было в этот вечер худое, темное, строгое: незадолго перед тем умер его семилетний Ваня. И после «Хозяина и работника» он тотчас заговорил о нем:

— Да, да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит умер? Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живем им!

Бунин И. А. Освобождение Толстого. Собр. соч. в 9 т., т. 9.

стоянио жившего в Москве и только что вернувшегося из Ясной Поляны, — что именно «переполнило чашу терпения Льва Николаевича» и как он бежал. Все это было то самое, что апоследствии столько раз описывали и что Сергей Львович узнал от Александры Львовны. И я помню, как я, слушая, минута за минутой переживал в воображении эту ночь с 27 на 28 октября: ведь эта ночь была еще так близка, ведь

с этой ночи прошло тогда всего лве нелели... Говорили общеизвестное теперь: бежал потому, что за последний год был особенно замучен женой и некоторыми сыновьями из-за слухов, что написал вавещание, в котором отказался от авторских прав уже на все свои сочинения. Говорили, что Софья Аидреевна с психопатической настойчивостью добивалась узнать, правда ли, что существует такое завещание, - она уже давно чувстаовала, что вокруг нее происходит что-то тайное, что Лев Николаевич с Александрой Львовной ведут какие-то сокровенные дела: имеют какие-то письменные и устные переговоры с Чертковым и его помощниками, где-то видятся с ними,

прячут от нее какие-то бумаги и но-

вые днеаники Льва Николаевича...

Целью ее жизии стала с тех пор

слежка за иим, искание по дому

Александра Львовна проснулась в

ночь с 27 на 28 октября от его

легкого стука в дверь и услыхала

его прерывающийся голос: «Саша, я

сейчас уезжаю». Он стоял в своей

серой блузе, со свечой в руке, и лицо

у него («розовое») было «светло,

прекрасно и полно решимости».

Сергей Львович рассказывал: отец

весь дрожал, как попало собираясь

при помощи Александры Львовны в

дорогу, - «только самое необходи-

мое, Саша, да карандаши и перья,

и никаких лекарстві» — руки его

прыгали, затягивая ремни чемодана...

Потом он побежал на конюшню

будить работников, велел запрягать

лошадей. Ночь была серая, холодная

и непроглядная, он в темноте заблу-

дился, попал в какие-то кусты, чуть

не аыколол глаз, потерял щапку...

Вернувшись в дом и надев другую,

опять побежал, светя себе злектри-

ческим фонариком, в конюшню,

стал помогать запрягать и, все боль-

ше дрожа от страха, что вот-вот

проснется Софья Андреевна, едва

мог налеть на лошадь уздечку, по-

том обессилел: бросил помогать,

отошел в угол каретного сарая,

слабо освещенного огарком свечи, и в

полном изнеможении сел на что-то в

полутьме... На нем была в эту ночь

старая вязаная шапка, - может

быть, все та же самая, в которой

этих бумаг и дневников...

Поляну с журналистом Поповым, писал в «Русских ведомостях» поэт Брюсов, — мы пошли к усадьбе пешком... Вот фруктовый сад, посаженный Толстым, вот крытая аллея, где он любил сидеть отдыхать, а вот и рощица, где вырыта для него могила... Дальше - типичная усадьба деревенских даорян, простой двухэтажный дом... Во дворе усадьбы — толпы народу, студенты, курсистки, фотографы... В парке повсюду конные стражники и конные казаки... Откуда-то издали уже слышится хоровое пение приближаюшегося кортежа:

Несут!

Кортеж приближался. Впереди

Тем же тоном рассказывается и дальнейшее:

«В сумерки опять растворяются двери дома. И тихо, медленно выносят гроб.

Кто-то начинает «вечную память».

В эту минуту этот хор — Россия.

И вся толпа, на всем пути гроба, опускается на колени...»

Фото ПАВЛА КРИВЦОВА

Вскоре мы вышли и пошли в «Посредник». Была черная мартовская ночь, дул ветер, раздувая огни фонарей. Мы бежали наискось по снежному Девичьему Полю, он прыгал через канавы, так что я едва поспевал за ним, и опять говорил -отрывисто, строго, резко:

- Смерти нету, смерти нету!

Через несколько лет после этого я видел его еще рвз. Как-то в страшно морозный вечер, среди огней за сверкающими, обледенелыми окнами магазинов, шел в Москве по Арбату — и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной походкой прямо навстречу мне. Я остановился и сдернул шапку. Он сразу узнал меня:

 Ах, это вы! Здравствуйте, здравствуйте, надевайте, пожалуйста, шапку... Ну, как, что, где вы и

что с вами?

Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Что-то вязаное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было похоже на старушечий шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и ласково пожал мою, опять глядя мие в глаза горестно, с поднятыми бровями:

Ну, Христос с вами, Христос с вами, до свидания...

Не помню, в каком именно году видел я его в этот зимний вечер в Москве на Арбате. О чем мы говорили, тоже не помню. Помню только, что во время этого короткого разговора он спросил меня, пишу ли я что-нибудь? Я ответил:

Нет, Лев Николаевич, почти не пишу. И все, что прежде написал, кажется теперь таким, что лучше и не вспоминать.

Он оживился:

- Ах, да, да, прекрасно знаю

Да и нечего писать, — приба-

Он посмотрел на меня как-то не-

решительно, потом точно вспомнил

— Как же так нечего? — спросил он. — Если нечего, напишите тогда, что вам нечего писать и почему нечего. Подумайте, почему именно нечего, и напишите. Да, да, попробуйте сделать твк, -- сказал он

Так видел я его в последний раз. Часто потом говорил себе: непременно надо хоть однажды увидать еще, ведь, того гляди, это станет невозможно, — и все не решался искать новой встречи. Все думал: зачем я ему? Когда разнеслась весть, что его уже нет на свете, я был в Петербурге. Тотчас подумал: ехать, увидать еще раз, хоть в гробу! -но удержало какое-то необъяснимое чувство: нет, этого не надо.

Я вскоре возвратился в Москву. Там только и было разговору, что о нем. Те, что были на его похоронвх, рассказывали, «какое это было удивительно грандиозное зрелище, истинно народное, несмотря на все меры, предпринятые правительством, дабы помешать ему быть таким», как везли тело со станции Астапово на Козлову Засеку, как, в сопровождении огромной толпы, на руках несли гроб по полям к Ясной Поляне, и я рад, что ничего этого не видел собственными глазами: хоронили его «благодарные крестьяне», хоронила «студенческая молодежь» и «вся русская интеллигенция», -общественные деятели, адвокаты, доктора, журналисты, -- люди, чужлые ему всячески, восхищавшиеся только его обличениями церкви и правительства и на похоронах испытавшие в глубине душ даже счастье: тот экстаз театральности, что всегда охватывает «передовую» толпу на всяких «гражданских» похоронах, в которых всегда есть некоторый революционный вызов и это радостное сознание, что вот настал такой миг, когда никакая полиция не смеет ничего тебе сделать, когда чем я видел его на Арбате, - старая синяя поддевка, старые вязаные перчатки, старые калоши... А 7 ноября, уже на смертном ложе, -- серая фланелевая блуза, серенькие штаны. серые шерстяные чулки и ночные туфли...

Ужасно было в то время читать газеты с их пошлой торжествен-

 С 10 часов 7 ноября разрешили входить в ту комнату, где лежало тело великого старца, всем желавшим поклониться ему. Железнодорожники убрали его ложе ветками можжевельника и возложили первый венок с трогательной надписью: «Апостолу любви». Потом стали подходить крестьяне из соседних деревень, деревенские школьники; многие родители приводили детей, чтобы они видели и всю жизнь вспоминали потом лицо великого защитника всех трудящихся и обремененных...

В полдень организовали первую гражданскую панихиду. Толпа пела «вечную память»...

На другой день гроб поставили в товарный вагон, убранный соломенными венками и хвойными ветками, и поезд, переполненный родными и близкими, друзьями и поклонниками, представителями общественности и печати, медленно тронул-

«Приехав в день похорон в Ясную

идут крестьяне, несущие на древках полотнище, на котором начертано: «Лев Николаевич, память о том добре, которое ты делал нам, никогда не умрет в нас, осиротевших крестьянах Ясной Поляны». За ними — простой дубовый гроб, который несут на руках открытым. Еще дальше тои телеги с венкамив...

Несут сыновья.

Пение подхватывается всей толпой, даже теми, кто никогда в жизни не

На колени!

Я знал Толстого в годы моей юности. Я учился с его ыном Ильей в Поливановской гимназии в Москве. Мы жили на Смоленском бульваре, Толстые недалеко от нас в Хамовниках. Толстой часто проезжал мимо нашего дома верхом на иноходце. Мы, дети, всякий раз выбегали к окну нашей классиой комнаты, отрываясь от занятий, чтобы

взглянуть на него. Бывало, он остановится около нашего подъезда, передаст свою лошадь извозчику Ивану, стоявшему на углу переулка, и входит к нам. С моим отцом он был інаком еще издавна, с молодых лет. Случалось, что Голстой вдруг зачастит к нам, чуть ли не каждый день, л то не показывается целыми месяцами.

Как сейчас вижу его перед собой со всклокоченной бородой, в черной рубашке, подпоясанной ремешком (это было уже начало опрощения). По внешнему виду он походил на торгоаца или природного мужика, но по манере держать себя, по говору в нем сказывался

Толстой и был таковым. Он принадлежал к тому высшему кругу русского даорянства, которое перед своим няданием дало самый пышный цвет утончениой аригократической культуры.

Впитав в себя всю западноевропейскую культуру (для них и Шекспир и Гете были своими, а не чужими), чи, подлинные европейцы и аристократы по духу, осывались тем не менее глубоко русскими - вопреки обпераспространенному мнению.

Толстой был барин, но вместе с тем он был по всему воему складу природный русский мужик. Таких, как он, ны могли найти и среди сектантов в глухих захолустьях, и среди торгового люда в Заволжье, и среди странииков и бродят на большой дороге.

Толстой не рядился под мужика, он им был. Нижняя часть его лица поражала своею грубостью; мясистая, чувственная, неуклюжая: широкие челюсти, скулы, голстый нос, но глаза Толстого, эти глубокие глаза, блужсающие из-под нависших бровей, производили неизглацимое впечатление. Кто раз их видел, никогда их не забудет. В них сквозило какое-то томление страдания, обреченность.

В это время начала 80-х годов Толстой начинал уже мучиться своими думами, но еще не перещел за грань Голстого «Войны и мира» и «Анны Карениной».

В нем еще боролись два человека.

Он жил в купленном своем барском особняке с большим садом в Хамовническом переулке, в обстановке оогатого дома, которую осуждал, но с которой, тем не менее, не был в силах порвать. Его жена и дочь ездили на балы, принимали у себя гостей. Толстой среди всех ноих сомнений сам не раз поддавался, казалось бы, гранным увлечениям. Так, он вдруг пристрастился к пі ре в винт и целые вечера проводил за карточным столом.

Он отдал своих сыновей в гимназию, а между тем приходил к нашему директору Л. И. Поливанову доказывать му всю ненужность образования.

Голстои, продолжая жить не только в условиях дотатка, но и роскоши, проповедовал всю гибельность погатства и сытости и необходимость опрошения.

Я говорил, что Толстой часто заходил к моему отцу. на сближала между собой одинаковая религиозная настроенность.

Отец мой получил от жизни все, чего может желать человек: красоту, богатство, высокое общественное положение, независимость, семенное счастье, и тем не менее, так же, как и Толстого, его влекло от этой жизни чго-то другое. Он не умел сойти на землю и наслажыться ее благами

Один из крупнейших землевладельцев в России, мой отец не только не дорожил своим богатством, но тягогился им. Особенно его тяготили отношения с крестьянами нашего родового имения Саратовской губернии.

Газета «Возрождение», Париж, 27.09.1928.

Помню, как однажды Толстой, сидя в кресле в кабинете моего отца, среди горячего спора вынул из кармана Евангелие и стал вслух читать Нагорную проповедь. Он произносил каждое слово с такою силою убеждения в правде этого слова... Крупные слезы капали из его глаз. Его волнение невольно передавалось тем, кто его слушал. Никогда не забуду того неотразимого впечатле ния, которое оставил во мне этот шестидесятилетний ста-

рик, читавший в слезах проповедь Христа. «Блаженны нищие духом», - начал Толстой и продолжал все так же напряженно читать, как будто он впервые, только что был охвачен истиной евангельского сло-

ва. Толстой плакал, так глубоко он чувствовал

Другой раз мне как-то пришлось зайти к Илье. В комнату, где мы сидели, вошел Лев Николаевич со старшим сыном Сергеем. И тут же при нас они продолжали свой разговор. Неожиданно я услышал из уст того же самого Толстого, перед которым благоговел, такие слова, которые меня, пятнадцатилетнего мальчика, резанули, точно

Толстой говорил о рождении Христа, доказывая, что Хрнстос такой же человек, как и все мы. Грубая реальность его выражений была настолько циничной, что хотелось заткнуть себе уши, убежать из комнаты, чтобы не слышать его. Но Толстой и не заметил нашего смущенья и всей неловкости говорить такие вещи при детях и продолжал приводить доказательства своего мнения с упрямой настойчивостью, точно ему ни до кого не было дела.

Это был какой-то другой Толстои, жесткий, тяжелый, внушающий к себе неприязненное, враждебное чувство.

Нет, это был один и тот же человек. В страданиях. с невероятным напряжением искал Толстой правды во что бы то ни стало. Он был резок, жесток, неумолим: ему нужна была вся правда, хотя бы правда эта была ужасна.

Нашел ли он ее? Нет. Но он искал со всею искренностью и пламенностью, искал, мучился, терзался, мучил свонх родных, близких, искал и не нашел.

В этих страданиях все значение Льва Толстого. Отымите эти страдания — и от учения Толстого не останет-

В трагизме между поставленными страшными вопросами и неумением разрешить их - весь смысл толстов-

ского учения. Толстого можно понять, и, несмотря на все его заблуждения, перед Толстым невольно обнажаешь голову. Это могучий вековой дуб, высоко поднявший свою вершину к небу, со всеми его болезненными наростами, с корявыми, сухими ветаями, с раскрытым, черным дуп-

Но кого нельзя понять, так это толстовцев. Те, которые думают, что Толстой раскрыл всю правду и нашел истинный путь, находятся в печальном заблуждении.

По Толстому не только нельзя жить, но нельзя и спасаться, по Толстому можно только бесплодно страО. ВАСИЛЬЕВ

# ОБРАЗОК



После смерти Толстого графиня Софья Андреевна неожиданно очутилась у русского общества на положении «опальной». Ей вменяли в вину все: «уход» Толстого из Ясной Поляны, его болезнь, даже преждевременную смерть на глухой железнодорожной станции. По адресу ее сыпались нелестные эпитеты включительно до Ксантиппы. Ее называли светски-бездушной, не понимавшеи своего великого мужа.

Я не был ни противником, ни сторонником жены великого русского писателя. Но кое-что в отношении к ней меня все же коробило. Мне казалось крайней жестокостью недопущение прибывшей на станцию Софыи Андреевны к умирающему мужу. Моя совесть с этим фактом как-то не мирилась. Мне казались, наконец, в высшеи степени бестактными и бессердечными, тотчас же после смерти Толстого, эти грубые попреки его жене, прожившей с ним более сорока лет... Много раз мне хотелось побывать у «опальной» яснополянской отшельницы и проверить личным впечатлением суждения о неи, но все не было повода. И вот, наконец, он явился.

Был первый год войны. Стоял ноябрь. Московское Толстовское Общество, членом которого я состоял, решило в годовщину смерти Толстого не устраивать обычного годичного заседания, посвященного его памяти, «выиду отрицательного отношения Толстого к войне», но предложило членам в день смерти отправиться в Ясную Поляну на могилу. Я решил воспользоваться «поводом»

В образовавшуюся для поездки небольшую компанию. кроме меня, вошли: известный московский скульптор, автор статуи-монумента Толстого, ныне поставленного при большевиках в Москве; молодая петербургская художница; один московскии архитектор; старый, популярныи артист Московского Художественного Театра. Был с нами еще сотрудник «Русского Слова», служивший в последние годы постоянным рупором Ясной Поляны. В одном поезде ехал также старший сын Толстого -Сергей Львович. В отличие от нас он ехал не во втором классе, а в первом, вероятно, по старой барскои привычке, но во время пути пересел к нам и не покидал нас до глубокой ночи.

Газета «Возрождение», Париж, 17.12.1929.

Пользуясь присутствием среди нас первенца великого с интересом думаю о том, что меня ожидает. Мои секписателя, тогда также уже старика, мы, разумеется, хотели навести его на какие-либо воспоминания о своем великом отце, но удавалось это плохо. Сергей Львович охотнее говорил о военных злобах дня, — он был очень патриотически, антинемецки настроен, — чем о своем отце. Впрочем, нам удалось кое-что услышать от него, хотя и не столь значительное. В связи с тоглашним отношением к немцам он сказал нам, что отец его, конечно, ни к каким немцефобам не примкнуд бы на том простом основанни, что вообще никакая «фобия» для него неприемлема, он был даже большим поклонником немцев. их литературы, философии. Кант был его любимцем, немецкии романист Ауэрбах оказал на него огромное влияние. Роман «Die Neue Zeit», в котором молодой светскии человек уходит от роскоши светской жизни. сильно содействовал выработке его нового миросозерца-

П

Выехав из Москвы вечером, мы прибыли на станцию Козловская Засека рано утром. Нас встретила ужасная ноябрьская погода: пурга, дождь, холод, слякоть. У станции дожидались высланные из имения за нами два экипажа, которыми правили Адриан и Филька, те самые, которые еще незадолго перед тем отвозили Толстого на станцию для следования в дальнин путь, откуда он уже не вернулся. Это были уже почтенные, бородатые мужики, и нмя Филька никак не вязалось с одним из них. Очевидно, так называли его с давних пор, по старои памяти.

Со станции мы поехали прямо на могилу. Путь лежал сквозь пургу, дождь, ветер. Легко представить наше повышенное настроение в эту минуту; мы ехали на могилу Гольтого! Живо представлялась ночь, в которую «уходил» Голстои из дому, она была так же ненастна. В довершение сходства нас везли те же Адриан и Филька,

Пока мы доехали, погода немного исправилась. Пред нами возник невысокии холм, возвышающийся у самого края оврага, покрытый пожелтевшим дерном, осыпанныи свежим ельником. Несколько астр. явно свежего происхождения, было разбросано на нем. Со дна оврага поднимался сизыи туман, за которым прятался чахлый оголенный лесок. Простои могильный холм на фоне простого, убогого, подлинно русского пеизажа производил почти величественное внечатление. Именно такова должна быть могила Толстого!

Мы постояли недолго, обнажив головы, и, простившись, уехали в усадьбу, к Софье Андреевне. Менее, чем через полчаса, мы были уже на месте, и я с чувством большого волнения входил в покои Толстого.

Передо мнои был типичный русский помещичий дом среднеи руки. Ничего выдающегося, ничего особенного. ннкакой роскоши. Так жило многое множество зажиточных интеллигентных семен на Руси и, в частности, в Москве. А между тем, как много писали и говорили о «роскоши» жизни Толстых...

Из большой светлой передней с традиционным рундуком нас провели в довольно большую, очень скромно обставленную столовую, любимую комнату семейства Голстых. Здесь всегда собиралось оно, здесь Толстой нередко играл в шахматы, либо в винт с кем-либо из приезжих. Единственной «роскошью» обстановки было несколько портретов хозянна дома работы крупных мастеров, в том числе Крамского, да стоящая на особом постаменте чудесная статуэтка работы князя Трубецкого Толстои на лошади» — подарок самого скульптора. Вот и вся «роскошь» столовои Толстых.

Не прошло и пяти минут, как послышались шаги и вошла живой, бойкой походкой женщина уже немолодая, но прекрасно сохранившаяся. Ей можно было дать лет 50, а между тем вошедшей шел уже седьмой десяток: Софья Андреевна. Кто-то из нас не удержался и сделал

Мне всегда давали на десять лет меньше, чем в деиствительности. - ответила она. - Это оттого, что я всегда чем-нибудь увлечена. Просыпаясь утром, я всегда рет молодости такой: меньше есть, больше спать и всегда чем-нибудь сильно интересоваться.

Она приветливо и радушно пригласила за чайный стол, который был уже сервирован. Опять все было очень просто, скромно, без тени какой-либо изысканности. Разливая чай, она неумолчно и оживленно рассказывала, — сначала о том, что она только что перед нами была на могиле, потом о последней яснополянской злобе дня -аресте бывшего секретаря Льва Николаевича. Булгакова. и юного «толстовца» Сергеенко за пролаганду антимилитаристических идеи, наконец о более радостной новости -- о полученном ею разрешении на поступ к лневникам ее мужа в Румянцевском музее. Об этом она много хлопотала, и много было на пути ее препятствий. Рассказывая, Софья Андреевна все время буквально горела, и, глядя на ее раскрасневшееся, оживленное пицо, думалось: «У этой женщины и впрямь есть секрет вечной молодости».

От полученного разрешения на доступ к «дневникам» разговор естественно перешел к Черткову и опять вся она загорелась, но уже другим - чем-то темным и недобрым. Да и как могло быть иначе? Этот человек доставил ен столько тижелого, причинил так много страданий. Но и в негодовании и гневе она сумела сохранить меру, не выйдя ни на секунду из границ дозволенного и принятого в хорошем, культурном доме. Сказывались врожденный такт и школа хорошего, подлинно светского

111

Когда чай был окончен, Софья Андреевна просто и мило сказала нам:

- Не хотите ли, господа, познакомиться с домом Льва Николаевича?

Мы конечно, не отказались.

Живон, бойкой походкой она пошла вперед и привела нас сначала в спальню, а затем в кабинет Толстого. Спальня была еще не вполне убрана из-за раннего утреннего часа; Софья Андреевна очень извинилась и

В последние годы Лев Николаевич уже здесь не спал, а переселился в кабинет, где устроил себе постель. В больших, серых глазах Софыи Андреевны мелькнула

негкая тень не то печали, не то горечи, но голос не выдал ни однои нотои происходившего в ее душе. Так же спокоино и почти бесстрастно она сказала:

В эту ночь также я была здесь, а он там, у себя. Она помолчала и, уловив живой интерес на наших ли-

Было так... Я очень заработалась в ту ночь... Был уже третии час, когда я кончила... Каждую ночь перед тем. как ложиться спать, я обыкновенно заходила к Льву Николаевичу посмотреть, как он спит, а если не спит, узнать, как чувствует себя... проститься с ним... И на этот раз так же поступила... Пришла к нему в кабинет... Вижу, он не спит и тяжело ворочается на постели. «Что с тобой?» — спрашиваю у него. «Изжога у меня», ответил Лев Николаевич, но таким суровым, сердитым голосом, что мне стало не по себе. Не желая его раздражать, я ничего не сказала и вышла. Вернулась к себе, легла и уснула, как всегда оставив дверь спальни открытой. Это я делала для того, чтобы всегда знать, что происходит у Левушки. А когда я утром проснулась, Льва Николаевича уже не было...

Софья Андреевна опять немного помолчала, как бы чтото припоминая или проверяя наши впечатления, и ска-

- Перед тем, как уити, Лев Николаевич подошел к дверям спальни, прикрыл их, боясь, чтобы я не услыхала и не

Я не выдержал и спросил:

Скажите, Софья Андреевна, а до этого Лев Николаевич не пытался уходить?

О, много раз! — воскликнула она. — Лев Николае-



Фото ПАВЛА КРИВЦОВА.

вич всю жизнь от меня уходил. Конечно, только грозил. Я, бывало, расплачусь, он рассердится и этим все дело концится

Мы перешли в кабинет Толстого. Не без волнения вступил я в комнату. Она была до чрезвычайности скромна. Вне всякого сомнения, кабинет любого столичного адвоката или доктора средней величины был до революции куда импозантнее и богаче.

#### IV

Осмотрев простой письменный стол, огромный старомодный диван, стоявщий когда-то в детской Льва Николаевича, мы подошли к стоявшей в углу за выпятвшейся стеной деревянной постели. Здесь спал Толстой...

Над кроватью, довольно высоко висела простая деревянная полка, заполненная книгами. Кто-то из нас обратил внимание на нее, и Софья Андреевна живо сказала:

— Здесь иностранные издания сочинений Льва Николасвича, а раньше, в первое время нашей жизни, на полке стояли наши иконы. Лев Николасвич велел их потом убрать, но впрочем, один образок оставил тайно от меня... Мы невольно перетлянулись. Софья Андресвна замети-

ла наш взгляд и весело, оживленно сказала:

— Да, один образок Лев Николаевич спрятал от меня... тот, которым благословил его когда-то Филарет н который находился с ним в Севастопольской кампании... Я обнаружила это так... Однажды вскоре после переноса сюда своей спальни я как-то зашла к Левушке, когда он был чем-то болен и лежал в постели. Я увидела на полкелохо убранную пыль и, взяв тряпку, полезла вытирать полку, но Левушка вдруг приподнялся и, схватив меня за руку, быстро сказал: «Не надо, Соня». Я не послушальсь и продолжала вытирать и вдруг нащупала глубоко спрятанный за книгами какой-то твердый предмет. Вытащила: он оказался маленькой старенькой иконой Льва Николаевича...

Софья Андреевна быстрым, совсем молодым движением поднялась на постель и извлекла с полки потемневний образок.

Вот... — сказала онв. — этот самыи...

Мы стояли в некотором замешательстве. Что это? Разоблачение непоследовательности Толстого? Нет, нисколько! Просто большая любовь его к прошлому, всему, что касалось их долгой жизни, наконец, горячее рвение к сохранению всех деталей, даже мелочей из жизни мужа.

Через минуту мы приблизились к круглому столику, с лежавшей на нем раскрытой книгой. Это был роман Достоевского «Братья Карамазовы», раскрытый на странице свидания Алеши со старцем Зосимой. Эти страницы перецитывал Толстой в иочь перед уходом и на них осталась книга раскрытой после него. Конечно, выходило немножко театрально и по-музеиному, что все еще до сих пор лежала на столике раскрытой на этой странице книга, но можно ли было винить Софью Андреевну за это, быть может, излишнее усердие? Известно, как она в эти годы страстно собирала всякие реликвии своего мужа. На свой яснополянскии дом она смотрела, как на бывшее жилище. Льва Николаевича и еще при жизни своеи создавала из него памятник.

#### V

На этом окончился наш обзор, вскоре мы покинули бывшую долголетнюю обитель Толстого. Уезжая, я уносил сложные впечатления личности Софьи Андреевны, но в одном я не сомневался: в том, что Софья Андреевна была вполне достойной женой и подругой великого писателя. У нее могли быть свои недостатки, как у каждого из нас. — много, очень много было их и у самого Толстого, — но она была женщиной образованной, культурной, понимавшей значение Толстого, и до самой смерти интересной и приалекательной.

«Нет, не могла быть Софья Андреевна Ксантиппой и злым гением своего великого мужа, как пытаются изобразить ее Чертков и его сторонники, — думалось мне. — Конечно, она была духовно не равна своему мужу, она была просто обыкновенная, хорошая русская уженщина, из ряда так называемых «тургеневских женщин». Недаром их творец когда-то ею сильно увлекался, да и не он один, а многие другие знаменитые друзья и приятели Толстого, в том числе и поэт Фет...

Пока я так размышлял, Адриан и Филька везли нас обратно на станцию. Перед глазами был все тот же простой, непряхогливый русский пейзаж. Вдруг я увидел две бредушие пешком, по грязной дороге плохо одетые фигуры в студенческой форме. Одна из них громко крикнула нам:

— Сюда идти к могиле Толстого?

— Сюда, сюда... — ответил кто-то из нас.

Экипажи наши умчались, а две плохо одетые студенческие фигуры остались далеко позади в серости туманного ненастного дня.

Публикация ИГОРЯ ХАБАРОВА.

#### И. Д. СЫТИН

#### ПОСРЕДНИК

В 80-х годах прошлого столетия Л. Н. Толстой высту-ПИЛ С ГОДВЧИМ ПОИЗЫВОМ МЕЧЕТЬ ИЗДЕНИЕ ДЛЯ ИВРОДА лучших произведений русской литературы. Первым откликнулся И. Д. Сытии, положивший начало иового издательства. Под девизом «Не в силе Бог. в в правде» в середние 80-х годов вышли лервые кнюкки «Посрединка». Цена их — 80 колеек за сотию — была неспыханным дотоле делом, произведшим целый лереворот в народной литературе. Просветительские общества, земства, общественные деятели, учителя с энтузназмом принялись за респространение кинжек «Посредника». Их редактор И. И. Горбунов-Посадов, обращвясь к И. Д. Сытину, писал: «Вы способствовали в значительной степени тому, что, наконец-то, всколыхичлось, посветлело и оживилось соиное, застоявшееся, затянувшееся тиной пубочного хлама, темное море народной литературы».

В течение первых четырех пет было распрострвиено около 12-ти миллионов кикинек «Посрединкв», в если учесть, что их перелечитывали и распростраияли другие издательства, эта цифра может быть с большой вероятностью доведена до 20-ти миллионов. Другав заслугв И. Д. Сытина — выпуси четырех изданий полного собрания сочинений Л. Н. Толстого. Твини образом вся Россия узилая своего великого писателя — по всему ее необъятному простраиству были распространены миллионы томов этих изданий. Вот как об этом рассказывает свм И. Д. Сытин.

Шел ноябрь 1884 года. В один счастливый день в лавку зашел молодой человек в изящной дохе и предложил, не хочу ли я издавать для народа более содержательные книжки. Посредничество между авторами и издателями он берет на себа. Книжки эти будут произведения лучших авторов — Толстого, Лескова, Короленко, Гаршина и других. Издателю обойдутся они дешево. Часть литературного материала будет бесплатная. Но издавать их обязательно в одну цену с дешевыми народными книжквми. Если народные листовки продаются по 80 коп. за сотню, то и эти должны быть в ту же цену. Они должны иметь дешевого потребители и идти взамен существующих пошлых изданий. Предлагавший эти условия был В. Г. Чертового

С большим интересом выслушал я это предложение. Поблагодарил его за такое милое внимание к читателю лубка. Владимир Григорьевич предложил мне сейчас же издать книжки: «Чем люди живы», «Бог правду видит» Л. Н. Толстого, «Христос в гостях у мужика» Лескова и еще одну. Эта первая серия шла бесплатно. Дальнейшие книжки могли быть платными, причем авторский гонорар должен быть выше существовавшего тогда гонорара для дешевых народных книг. В то время авторам за печатный лист народных листовок платили от 3 до 5 руб., при этом рукопись приобреталась в полную собственность. Печать, бумага и другие расходы по изданию составляли 65 коп. на сотню листовок, а продавались по 80 коп. за сотню. Дальнейшие условия с В. Г. Чертковым были такие: издатель обязан уплачивать авторам гонорар, если материал платный, также и художникам за рисунки. На Черткове лежала работа по редакции, корректуре и художественной части изданий. Здесь он был полный хозяин. Расходы по оплате гонорара уравновешивались бесплатным материалом, благодаря чему книжки можно было продавать не дороже лубочных, Книжки, поступившие через Черткова, были всеобшей собственностью. Издатель права собственности на них не имел. Достояние было общее.

Так начались издания «Посредника».

Делу этому я посвятил всю мою любовь, внимание и интерес. Книжки по тому времени вышли необыкновенные: дешевые, изящные, с рисунками Репина, Кившенко и других. Лешевизна их сильно влияла на распространение. Пред этим подобные книжки начал издавать Петроградский Комитет Грамотности, но по цене 7 коп. за книжку. Мы выпустили по 80 коп. за 100 штук. Успех издания увлек и Черткова. Он всей дущой отпался этому делу: открыл в Петрограде контору и склад «Посредника» и привлек большую группу работников и вообще сочувствующих. Изданием дешевых книг для народа интересовались и другие просветительные учреждения, близкие нашему издательству. Многим котелось дать народу корошую книгу. Но все начинания кончались малыми результатами. Выходило 5-6 книжек, недоступных по цене для народа, затем начинание прекрашалось, «Посредник» же неутомимо работал и в короткое время дал народу колоссальную серию великолепных, лешевых изданий, чистых по своей илее.

Наша совместная работа с Владимиром Григорьевичем продолжалась лет 15. Что это было за время! Это была не простая работа, а священнослужение. Я вел свое, развивающееся дело. Рядом шло дело «Посредника». Я был счастлив видеть интеллигентного чистого человека, так преданного просвещению народа. Чертков строго следил, чтобы ничто не нарушило в его изданиях принятого направления. Выработанная программа была святая святых всей серии. Все сотрудники относились к этому начинанию с таким же вниманием и любовью. Л. Н. Толстой принимал самое близкое участие в деле печатания, редакции и продажи книг. Много вносил ценных указании и поправок. Любил он ходить ко мне в лавку, особенио осенью, когда начинался «слет грачей», как мы называли офень, которые с первопутком трогались в путь на зимний промысел - торговлю книгами и иконами. В это время в лавке часто за раз собиралось их до 50 человек. Сами отбирали кучками книги и картины. Целый день шла работа, слышались шутки, анекдоты. В это время любил заходить в лавку Л. Н. Толстой и часто подолгу беседовал с мужичками. Он ходил в русской одежде, и офени часто не знали, кто ведет с ними беседу. Льва Николаевича всегда дружески встречал наш кассир Павлыч, большой балагур.

— Здравствуйте, батюшка Лев Николаевич, — встречал он великого писателя. — А сегодня у нас, касатик, грачи прилетели. Ишь, в лавке какую шумиху несут. Уж очень шумливый народец-то. Иван Дмитриевич им языкито размочил, — хлебнули, теперь до вечера будут галдеть, а к вечеру, батюшка, в баню будут проситься. И водим, касатик, водим.

Лев Николаевич смеется, отходит к прилавку, в толпу:

— Здравствуйте! Ну, как торгуете?

 Ничего, торгуем помаленьку. А тебе, что же, поучиться хочется? Стар, брат, опоздал, раньше бы приходил.

Павлыч суетится, видит, что они дерзят ему, как простому мужику.

 Вы, ребята, понимаете, с кем говорите? Это ведь сам Лев Николаевич Толстой!

 Так зачем же он оделся по-мужицки? Иль барское надоело? Дал бы нам. мы бы поносили.

Искренно, от души смеется Лев Николаевич.

 Ну, Лев Николаевич, побеседуй с нами. Мы, брат, работники, труженики. Мучаемся, таскаем вот сытинский товар всю зиму, а толку мало: грамотеев-то в деревне нет. Картинишки еще покупают, а вот насчет книг плохо

Лев Николаевич интересуется, как идут книги под девизом «Не в силе Бог, а в правде».

 По новости плохо. Таскаешь их в каждый дом. За зиму даже надоест. Спращивают везде все пострашнее да почуднее. А тут все жалостливые да милостивые. В деревне и без того оголтелая скучища. Только и ждут, как наш брат, балагур, придет, — всю деревню взбаламутим. Только и выезжаем на чертяке. Во какого изобразир Стрельцов! — зеленого и красного! Целую дюжину челяк! На весь вечер беседы хватит. Старухи каются, под образа вешают, молятся и на чертяку косятся. Кому не надо, и то продадим. Пишите-ко, Лев Николаевич, кинжечки пострашнее. Ваши берут, кто поумнее: попы, писаря, мещане на базаре. В деревне разве только большому грамотко всучиць.

А где вы торгуете? — интересуется Лев Николаевич.
 Мы-то? Везде. По всей матушке России. Я Калужскую, он Курскую, этот Орловскую, Смоленскую, Тверскую колесит. Где кто привык. По знакомым местам, дереням и ярмаркам ездим.

Много раз такие беседы вел Лев Николаевич с офенями. Дело «Посредника» между тем развивалось. В лавке Т-ва книжки его имели свой «мконостасик», совершенно особое филиальное отделение. В. Г. Чертков неустаино работал. Он посвятил всего себя этому делу. Я часть бывал с ним у наших литературных корифеев: Л. Н. Тол-

Издания «Посредника» для издательства были первой дружественной ласточкой сближения народной издательскои фирмы с интеллигенцией. Мие было тогда 25 лет. По 18 лет я жил в мальчиках, 7 лет затем вел живое торговое дело, которое, кроме практических торговых навыков и физической работы, ничего не давало. Сознание на жности книжного дела, его великого значения было развито слабо. У каждой фирмы был один или несколько своих поставщиков литературного материала. Авторы по заказу писали на разные темы. Содержание книжек часто заимствовали из злободневных газетных фельетонов или боевых романов, которые появлялись в разных перецелках и в дешевых изданиях. Писатели, уважающие себя, считали за стыд не только печататься, но даже иметь какую бы то ни было близость к Никольскому рынку. Это считалось чем-то недопустимым. И вдруг Чертков, а за ним Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков и вся старая благородная гвардия потянулась на этот исторический рынок лубка. Все это меня страшно захватило. Я старался всеми силами ответить на душенные желания нашего нового, чистого апостола В. Г. Черткова. Дело шло. Он ликовал и радонался удаче и огромным результатам дела, его широте. Милыи, дорогои Владимир Григорьевич! Только теперь, когда я внимательно оглянулся назад, чуть-чуть приподнял завесу пережитого, я почувствовал, какие райские дни, месяцы и годы были пережиты мною среди вас. Вы мои духовный учитель, вдохновитель, воспитатель. С вами, при вас и вокруг вас росла, ширилась и крепла связь с народным издательством лучших литературных и художественных сил. Благодаря вам, вашим наставлениям и указаниям, я понял, что такое литература и что значит быть издателем книг для народа. Какая невознаградимая утрата была для меня ваш невольный переезд в Англию! Я утратил свою надежную духовную опору, к которои и так привык за 15 лет.

80

Конда прошли первые траурные дни, родине Толстого полжны были подумать о приведении в порядок наследтва Льва Николаемича. А. Л. Толстая, В. Г. Чертков и присяжный поверенный Муравьев составили особый комитет и обратились к издателю «Нивы» Марксу, к Товариществу Сытина со следующим предложением. Комитету необходимо получить 300 тысяч рублей за сочинения Л. Н. Толстого. Деньги эти и и ужны для выкула Яслю Поляны у наследников Толстого, дабы передать земью в полную и безвозмездную собственность яснополянских крестъян.

Комитет предоставлиет право выпустить одно издание сочинений (без права собственности) и предлагает «Ниве» полное собрание сочинений для приложения к этому журналу. А если «Нива» не пожелает, то комитет предлагает разделить право издания пополам и предоставить

«Ниве» (за 150 тысяч рублей) выпустить приложение, а И. Д. Сытину (тоже за 150 тысяч) выпустить дешевое или дорогое издание, по его усмотрению.

Оба издателя принципиально согласились принять это предложение, но по вопросу о продажной цене издания между ними вышли разногласия.

Сытин предлагал выпустить сразу два издания: деше-

вое и дорогое — в 10 рублей и в 50 рублей.

А Маркс возражал против дешевого издания и настаи-

вал, чтобы цена сытинских изданий была в 25 и 50 рублей. Прогиворечие это было очень трудно устранить, и комитет поставил вопрос: не пожелает ли один из издателей взять все дело на себя и заплатить целиком 300 ты-

Чтобы избежать какого-либо торга при наследстве Толстого, я предложил Черткову самому избрать издателя, и Чертков, вполне резонию, остановил свой выбор на марксе, мотивируя это тем, что при «Ниве» приложения даются бесплатно и, значит, задушевное желание Толстого, чтобы книги его были общеи собственностью, в комбинации с «Нивой» ближе к своему осуществлению. К несчастью, однако, Маркс отквзался от всякой сделки (он находил цену в 300 тысяч слишком высокой и убыточной), и дело снова повисло в воздухе.

Тогда комитет опять обратился ко мне.

 Не согласитесь ли, Иван Дмитриевич, принять на себя посмертное издание все целиком? Помогите нам выйти из этого положения...

Я посмотрел контракт, который был заключен с Марксом (но не был еще подписан), и согласился.

 Хорошо. Я согласен подписать договор на тех же условиях, какие были предложены Марксу.

Получив в свои руки литературное наследство Толстого, я распорядился им так: 10 тысяч полного собрания было пушено в продажу по 50 рублей и 100 тысяч — по 10 рублей.

Это последнее, десятирублевое, издание разошлось в приложениях к «Русскому слову» и другим периодическим изданиям, принадлежавшим нашему Товариществу.

Конечно, никаких барышей от этого издания наше Товарищество не получило. Мы свели лишь концы с концыми. Я принял предложение наследников только потому, что считал долгом издательской совести помочь комитету распутать все узлы, завязавшиеся вокруг испополянской земли.

Мы все так бесконечно много были обязаны Льву Николаевичу, что не прийти на зов его наследников было бы лелом самой черной неблагодарности.

ВНИМАНИЮ НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ!

По многочисленным просьбам в первом номере журиала за 1991 г. будет опублинован Абонемент (№ 3) на выходящую в Библиотечке журиала «Слово» репринтири кинжку-приложение воспо-минаний А. Смановича, личного секретвря Григория Распутина [воспроизведение в лолиом объеме издания 1924 г., Ригв, «Ориент»].

Аурима «Слово» (№ 2, 1989) в статте «Правка об она ньном маршале» аноисировал готовившеся к печати десятое издание «Воспоминаний и размышлений» Г. К. Жукова. Сообщеем читателям, что широко известные мемуары Маршала Советского Союза, в которых восстановлены сокращения, сдражные в период застоя соответствующими идеологическими службами, в частности целая глава о 37-м голе, недавие выму печати в издательстве «Новости» (АПН). В них также начительно изменеи и иллюстративным ряд — опубликовано большое число редких, малоизвестных фотографий.



#### ГЕРБ РОДА ТОЛСТЫХ

Великий русский писатель Л. Н. Толстой по своему происхождению принядлежал к очень древнему роду графов Голсток, родоначальником которого по праву считают Петра Андреевича Толстого (1645—1729), занимавшего пост дипломата, сенатора, президента коммерцколлегии, начальника тайной канцелярии в царствование Петра Великого, высоко ценившего П. А. Толстого как государственного деятеля.

В 1722 году царь удостоил Петра Андреевича ордена св. Андрея Первозванного, в разное время ему было даровано 1695 крестъянских дворов. В день коронации императрицы Екатерины Алексеевны ему был жалован титул графа Российской империи. Диплом на графское цостиниство П. А. Толстой получил 30 августа 1725 года. С тех пор из поколения в поколение в роду графов Толстых передавалась металлическая печать с изображением герба их рода, которая в настоящее время хранится среди мемориальных исщей Дома-музея Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.

Герб рода графов Толстых — это запечатленная в символах увлекательнейшая и во многом поучительная история служения Отечеству одного из ярких представителей Петровской эпохи. Герб представляет собой щит. разделенный на семь частей: три — вверху, три внизу, одна в центре. Над ним графская эолотая корно девятью жемчужинами. Над короной три шлема: в центре — серебряный с графской короной и два железных по краям. Основа церба — его центральная часть. В ней размешен родовой герб Тодстых, напоминающий о превности этого рола. В первой верхней части мы вилим половину российского герба - имперского орда как симвод графского достоинства Российской империи. Каждая из следующих частей щита говорит о заслугах Петра Андреевича Толстого перед государем и Отечеством. Крест святого Андрея Первозванного указывает на то, что Петр Андреевич первым в роду Толстых был удостоен этого ордена. Маршальский посох императорского двора свидетельствует о должности графа во время коронования в Москве Екатерины І. Тогда он был верховным маршалом, а по учрежлении 13 мая 1727 года «Доимочной канцелярии» назначается ее дирек-

В первой из трех нижних частей герба на шахматном поле посередине зеленого столба размещена золотая княжеская корона. Эта символика обращает нас к гратическим страницам русской историм. Известно, что именно Петр Андреевич сыгрелича Алексев из Неаполя на родину. Выполняя волю Петра I, он сумел уговорить Алексея Петровича примириться с отцом. А затем, будучи сенатором, участвовал вместе с Меньшиковым. Апоаксиным. Голо-

виным, Долгоруким и другими в следственных допросах по делу царевича и подписался под его смертным притовором.

Во второй нижней части герба столб с тремя «глобусами» и полярная не зна знаменуют придаорный и военный чин П. А. Толстого. С 1671 по 1676 гг. он — стольник царицы Натальи Кирилловны, затем получил чин стольника «государева», был капитаном гвардии; с 1718 по 1721 гг. — президент учрежденной Петром I коммерцколлегии.

Изображением турецкои семибашенной крепости Едикюмле отмечена заслуга П. А. Толстого на посту посла в Турции. Это назначение он получил в ноябре 1701 года. а в ноябре 1710 года, когда Турция решила пачать войну против России, был схвачен и заключен в семибашенный замок, где провед около 17 месяцев: в декабре 1712 года турецкий султан, угрожая России, потребовал от нее вывода русских воиск из Польши, и, ввиду неисполнения этого требования, вновь заключили в Семибашенный замок Толстого, а вместе с ним Шафирова и Шереметева. Освобожденные в марте 1713 года Толстои и Шафиров успешно провели переговоры и в июне 1714 года вернулись в Россию. Щит с указанными выше семью частями держат две борзые собаки, «знаменуя скорый и верныи в делах успех» и, очевидно, преданность Петра Андреевича Толстого государю. Биографы писателя свидетельствуют, что Петр 1 любил сдергивать парик с головы П. А. Толстого, и, ударяя его по плеши, приговаривать: «Головушка, головушка, если бы ты не была так умна, то давно бы с телом разлучена была».

После смерти Петра I жизнь Петра Андреевича складывается трагически. Петр II, сын царевича Алексея, лишает его в 1727 г. «чина, чести и данных деревень» и вместе с сыном Иваном Петровичем приговаривает к заточению в тюрьме Соловецкого монастыря. Здесь он и скончался в 1729 г. Титул графа был возвращен лишь в 1760 г. прадеду Льва Николаевича Андрею Ивановичу Толстому дочерью Петра I императрицеи Елизаветсии Петровной.

T. KOMAPOBA

# 82

# ПРОБЛЕСКИ BO THME

#### товарищ сталин

Не только опасность превратиться в обыкновенные советские учреждения, но и опасность разгрома постоянно висела над толстовскими учреждениями.

Толстовский Музей, директором которого я была назначена после отъезда сестры Тани за границу, был в лучших условиях, так как находился под защитой центра. Ясная же Поляна была под постоянным наблюдением нескольких десятков местных коммунистов. Как мухи, вились они над усадьбой, стараясь найти слабые меств в нашей организации, в которые можно было бы нас ужалить. И хотя я и отмахивалась от них постановлением ВЦИКа и каким-то мифическим договором между ВЦИКом и мною, тем не менее я не переставала ни на минуту ощущать грозящую иам опасность.

Мысль о праздновании столетия со дня рождения отца (1828-1928) явилась у нас, главным образом, как самозащита. Коль скоро Советы согласятся устроить празднование, пригласить иностранных делегатов, и удастся даже и за границей нашуметь этим юбилеем, Советам придется некоторое время считаться с именем Толстого, и таким образом нам удастся сохранить Толстовские учреждения в неприкосновенности.

Мы подвли докладные записки и сметы еще в 1926 го-

ду. План был разработан грандиозный: издание Госиздатом совместно с редакционной группои Черткова и Товариществом Изучения Творений Толстого первого Полного собрания сочинений отца, в 90-93 тома. Сюда должно было воити все пропущенное ранее цензурой: его дневники, письма, неизданные произ-

ведения, варианты и прочее: реорганизация толстовского Музея, перевод его в каменное здание, пополненное коллекцией и прочее;

ремонт зданий в Ясной Поляне, дома Музея, флигеля, бывшего скотного двора, построенного Волконским, восстановление всего дома Музея в прежнем его виде и к моменту ухода отца из Ясной Поляны (1910 г.). Постройка школы-памятника Толстому, больницы, общежития для учителей и многое другое.

Был назначен специальный юбилейный комитет под председательством Луначарского. В него вошли Чертков, Гусев, предстввитель от яснополянского крестьянства, председатель тульского Губисполкома, профессор М. Цявловский и другие. Комитет должен был продвигать все сметы во ВЦИКе и Совнаркоме, быть главным инициатором всего юбилейного дела. Но на самом деле комитет собрался раза два-три и почти инчего не сделал.

Да и трудно было что-либо делать. Денег не было. Хозяйство Ясной Поляны, в 1925 году перешедшее от Артели в ведение Музея-усадьбы, едва-едва себя окупало. С самого начала существования Наркомпрос был всегда самым бедным ведомством. Сметы подавались из года в год, но удовлетворялись лишь в малой части.

Первое крупное ассигнование на школу было сделано в 1925/1926 сметном году. Вместо того, чтобы строить школу, я закупила рощу в Калужской губернии и пору-

Окончание. Начало в №№ 9, 12/1989, № 3/1990.

чилв агенту по лесным заготовкам заготовку дров. На следующее лето 1926 года мы вызвали юхонцев из Калужской губернии и приступили к выделке и обжиганию киппича.

Наркомпрос был поставлен в тупик, когдв получил отчеты о заготовке иескольких вагонов леса и выработке кирпича. По всей вероятности, ни одна школа не представляла еще подобных отчетов. Я представила доказательства, что на Тульских заводах кирпича купить нельзя было, и цена его была, вместо прежних довоенных 7 рублей, 70-80 рублей тысяча; и Наркомпрос объяснениями моими удовлетворился.

Сделали миллион кирпича, вывели стены и опять не хватило денег. Рабочие руки стоили недорого, но заработная плата рабочих увеличивалась чуть ли не на сорок процентов надбавками: на спецодежду, страхование, союз, банные деньги, культурно-просветительные расходы и прочес. С рабочими были постоянные неприятности. Партийцы из профсоюза строительных рабочих то и дело наведывались и возбуждали рабочих против заведующего работами: то не выдали спецодежду вовремя, то переработали, то жалованые уплатили не по тому разряду.

Я металась со сметами между Ясной Поляной и Москвой. С одного заседания на другое. То по издательству Полного собрания сочинений, то по толстовскому Музею, то по Товариществу Изучения Творений Толстого. В Ясной Поляне школьные совещания сменялись совещаниями по детским садам, по музею, по организации больницы.

А денег все не было.

Наконец я решила во что бы то ни стало добиться толка. Надо было увидать Сталина.

Мне пришлось съездить несколько раз в Москву, прежде чем я добилась аудиенции. Любезный секретарь каждый раз находил какую-нибудь причину, чтобы Сталин меня не принял.

Но я настойчиво добивалась своего.

ЦК партии помещается в большом доме в одном из переулков около Никольской. Внизу у входа меня остановили.

- Простите, товарищ, разрешите осмотреть ваш портфель.

- Пожалуиста.

Под шупающими глазами красноармейца я вошла в подъемную машину.

- К товарищу Сталину? Сюда, пожалуйста!

Маленькая приемная. Кругом три кабинета: Сталина. Кагановича и Смирнова.

Очень любезиая, немолодая секретарша.

 Немного подождите. Товарищ Сталин занят. Бесшумно отворяющиеся двери. Посетители направляются большей частью ко второму секретарю, Кагановичу. Чувствуется, что он играет крупную роль, гораздо крупнее, чем третий секретарь, Смирнов.

Я не слыхала, как открылась дверь, и вошел секретарь Сталина — молодой, необыкновенно приличного вида.

Громадная, длииная комната, и в конце ее одинокии

письменный стол. Сидевший за столом человек поднялся и, обойдя стол слева, пошел мне навстречу.

 Садытесь, пожалуйста! — сказал он с кавказским акцентом. - Чем могу служить?

Я сказала ему о предполагаемом юбилее, об общем плане и необходимых средствах для осуществления этого плана.

Для меня важно решение вопроса, — сказала я, будем ли мы что-либо делать или нет? Если да, то нужно немедленно провести ассигновки. Если не будем, то так мне и скажите, но я тогда не несу инкакой ответствен-

 — Сумму, которую юбилейный Комитет просит — ие дадим. Но кое-что сделаем. Скажите, какую минимальную сумму нужно, чтобы осуществить ну... свмое необходимое.

Как я вспомниль, Комитет первоначально запросил около миллиона рублей. Я быстро прикинула, что нам нужно в первую очередь: достроить школу, больницу, общежитие для учителей, ремонтировать такие-то здания и сказала ему.

- Хорошо, постараемся.

Для меня было ясно, что ему хотелось, чтобы я скорее ушла. Толстои, толстовские учреждения были ему безрвзличны. Большевики смотрели на этот юбилей как на средство пропаганды за границей и думали о том, как бы им отделаться от этого подещевле.

По внешности Сталин мне напомнил унтера из бывших гвардейцев или жандармского офицера. Густые, как носили именно такого типа военные, усы, правильные черты лица, узкий лоб, упрямый, энергичный подбородок, могучее сложение и совершенно не большевистская любез-

Когда я уходила, он опять встал и проводил меня до

#### ЮБИЛЕЙ 1828-1928 гг.

Несколько дней дождь лил, не переставая. Утопая в грязи, рабочие засыпали ямы, где обжигался кирпич, мостили дороги.

Вешались последние картины и устанавливались экспонаты в новом музее, устроенном во флигеле — бывшей школе В Н Толитого.

Шли репетиции «Власти Тьмы» и некоторых пьесок, переделанных из детских рассказов Льва Николаевича.

Лети рисовали программы торжества. Бюст Толстого во весь рост стоял уже в инше у входа,

из которого лестницы с двух сторон вели в главный зал. За несколько дней до юбилея председатель Тульского Губисполкома послал за мной. Он хотел знать: как мы булем перевозить гостей со станции? где мы будем угощать гостей? кто будет переводчиком иностранцев? Последний вопрос разрешился очень просто: в нашем коллективе говорили на восьми языках.

28-го августв в 7 часов утра я поехала на станцию встречять гостей.

Лил проливной дождь. Двор маленькой, обычно пустыннои станции Ясная Поляна теперь заставлен машинами, автобусами, присланными из Губисполкома. Небольшая группа любопытных, местные партийцы, представители яснополянских крестьян толпились на платформе, ожи-

Комиссар по Народному Просвещению товарищ Луначарский, окруженный целой свитой, первый вышел из вагона специального назначения. За ним вышли Книппер-Чехова, артистка Художественного театра, профессора, группа иностранцев, которые резко отличались своей хорошей одеждой, ботинками и перекинутыми через плечо фотографическими аппаратами. Они с любопытством смотрели вокруг, точно ожидая чего-то необычайного. Шныряли репортеры, фотографы, ища знаменитостей.

Официальное заседание, назначенное в это же утро, открыл председатель Тульского Губисполкома. Говорил он долго, повторялся, заикался на каждой фразе и наконец так запутался, что никак не мог закончить свою речь.

Лицо его побвгровело, покрылось каплями пота, но он никак не мог выбраться из тупика. Наконец он судорожио выхватил из кармана носовой платок, вытер им нос. лоб и шею и, не закончив свою речь, сел.

Простую, сердечную и прочувствованную речь ученика старшей группы Вити Гончарова все выслушали с вниманием. Да, пожалуй, по своей искренности и чистоте она была лучшей из всех. Речь заведующей учебной частью школы была слишком профессиональная, многие не поняли, что она хотела сказать. Я говорила плохо, не могла сосредоточиться.

Прекрасную речь, перемешивая русские слова со словацкими, произнес словак Вельминский, который раньше знал и любил моего отца. Заканчивая, он обратился к советскому правительству: «Мы все, иностранные гости, приехавшие на это торжество, обрвщаемся к советскому правительству с просьбой разрешить дочери Толстого Александре Львовне вести работу в Музее и школе Ясной Поляны, следуя заветам отца...» Голос у Вельминского оборвался, глаза покраснели: он не мог больше говорить.

Его горячая и прочувствованная речь меня глубоко тронула и вдохновила. Я должна была ему ответить, должна была высказать то, что было у меня на душе.

- Анатолий Васильевич, обратилась я к Луначарскому, - я должна ответить!
- Что вы хотите сказать?
- Я хочу сказать об исключительном положении Ясной Поляны... О декрете...
- Слово предоставляется Александре Львовне Тол-
- «Пан или пропал, думала я, или они признают слова Ленина, что Ясную Поляну в память Л. Н. Толстого освобождают от коммунистической, антирелигиозной пропаганды, или же будут проводить, как и всюду, сталинскую политику».
- В то время, когда по всей России проводится милитаризм и антирелигиозная пропаганда, товарищ Ленин... и мы верим, что и в настоящее время Советское правительство, которое, чтит память Толстого, что мы видим по сегодняшнему торжеству, даст возможность...

Но не успела я окончить, как Луначарский вскочил:

- Мы не боимся, громко, как привычный оратор, начал он свою речь, - не боимся, что ученики Яснополянской школы будут воспитываться в толстовском духе. столь противном нашим принципам. Мы глубоко убеждены, что молодежь из этой школы поступит в наши вузы, перемелется по-нашему, по-коммунистическому. Мы вытравим из них весь этот толстовский дух и создадим из них воинствующих партийцев, которые пополнят наши ряды и поддержат наше социалистическое правитель-
- Это была обычная пропагандная речь, и последствия ее не сулили нам ничего доброго.

Луначарский с самодовольным видом человека, исполнившего долг, прошествовал вниз в сопровождении толпы. Гости образовали полукруг с даух сторон лестницы против ниши, в которой стоял бюст Толстого, завещанный белым полотном. Жлали торжественного момента офипиального открытия школы,

- Сегодня, в день столетнего юбилея Льва Николаевича Толстого, мы собрались здесь...

Я не верила своим ушвм. В первой своей речи говорил Луначарский, — узкий, подчиненный своей партии марксист. Злесь у памятника Толстого говорил живой человек. Он говорил о величии Толстого, о его понимании и любви к людям, о том, какое сильное влияние Толстой имел на него, на Луначарского, когда он был юношей. Это была прекрасная, вдохновенная, искренняя и прочувствованная речь. Несколько раз звучный голос Луначарского прерывался от волнения. И когда он кончил, он сильным театральным жестом отдернул полотно с бюста Толстого. Церемония была закончена.

Иностранцы устали и проголодались: несколько часов они слушали непонятные им русские речи.

Ко мне подошел Стефан Цвеиг и сказал:

Вы не знаете, какое влияние имел на меня ваш отец! Я всегда боготворил его!

После завтрака нам надо было показать гостям Дом-Музей, свести их на могилу отца, давать объяснения на нескольких языках. Было пасмурно, но дождя уже не быто, когда мы отправились на могилу. Подойдя к ограде. все молча сняли шляпы. Кто-то нарушил молчание.

Почему нет памятника, даже цветов?!

Эти дубы лучший памятник, а цветы не цветут, мы пробовали, слишком много тени.

Вельминский и некоторые гости опустились на колени. Профессор Сакулин произнес короткую речь, и мы пошли обпатно.

Учителя и сотрудники музея приглашали гостей к себе томой, отлохнуть,

Посмотрите, как мы живем.

Но они отказались. Только несколько человек заколебались. «А где Луначарский? — и покосившись на группу коммунистов, тоже отказались. -- Нет, спасибо, может быть, Луначарскии будет недоволен, если мы отколемся

Мы не могли понять, чего боятся иностранные гости, ведь они же свободные граждане, не то, что мы...

Вечернее представление имело громадный успех. Хор <u>гетеи-школьников</u> — около 250 человек — пропел, как мы это назвали, «Прославление Природы» из Девятой симфонии Бетховена. Пели из опер Римского-Корсакова, Чаиковского. Витя прекрасно прочел: «Воспоминания крестьян о Л. Н. Толстом», которые он сам собрал среди крестьян Ясной Поляны и изложил в литературной форме. Высокий, красивый 16-летнии юноша произвел прекрасное впечатление на публику. И когда в смешных месгах публика громко смеялась, он, вороща свои темные курчавые волосы, останавливался и выжидал.

Но успех последнего номера программы превзошел все ожидання. Не успел открыться занавес, как раздаись дружные аплодисменты. Картина деиствительно быта красочная. На сцене около 20 яснополянских баб стояли полукругом разодетые в старинные русские наряцы: белые расшитые рубахи, яркие желтые, красные с разводами сарафаны и паневы, отделанные толотым позументом. Наряды эти не носились бабами годами, а хранились на дне их сундуков вместе с другим добром.

Были приглашены лучшие запевалы и плясуны из яснополянской деревни. Бабы встали в круг, взялись за руки и запели хороводную. А старик Спиридоныч в ярко-краснои рубахе и новых, густо смазанных дегтем, сапогах и широких плисовых шароварах и бабка Авдотья изображали восреди хоровода все, о чем пеласъ песня.

Грустные старинные песни сменялись плясовыми и свадебными. Под конец хор спел старинную плясовую «Не будите меня, молодую, рано по утру...». Плавно, словно играючи, держа платочек высоко над головой, выплыта из заднего ряда молодая девушка Паша Воробьева, а за неи выскочил пулей брат ее, Васька Воробьев, в белой расшитои рубаке и новых лаковых сапогах.

Васька вертелся, как бес, вокруг сестры, то выбивая чечетку, то идя вприсядку, прыгал, кружился... Весь зал встал и разразился аплодисментами.

Браво, браво! — кричали в публике. — Брава! кричали бабы и гоже в полном взарте клопали в ладоши. Но больше всех выражали свой восторг иностранные гос-

А тем временем, как и узнала уже на другои день, внизу в канцелярии школы, корреспонденты-большеники сообщали по телефону в Москву сведения о праздновании юбилея. О самой школе и речах при открытии школы, о посетивших Ясную Поляну иностранных гостях, об успече программы ничего не было сказано в газетах. «Правда» голько нападала на правительство: как можно было допустить, что полуголодных детей заставляли петь псалмы.

Полуграмотные необразованные газетчики, не имеющие никакого понятия о классической музыке, приняли имфонию Бетховена за церковное пение.

#### **ИТОГИ** ХИШАН **КОНКУРСОВ**

может быть, оттого, что конкурсы были посвящены жизни и питервтурной судьбе лисателей [№ 2 — Б. Пастернака, № 3 — П. Ершова), то и читатели наши очень творчески подошли к ответам на заданные вопросы. Некоторые из иих, как, например, В. А. Колбасова из Томскв, не ограничивались одним письмом, посылая вдогонку лервому — второе, с дополинтельными подробностями. А читательницв Н. С. Харитонова из Чистополя вместе с ответами направила в редакцию нинжку «Чистопольские страницы». В ее родном городе, где в годы войны жил Борис Пастериак, бережно хранят память о писателе. Нииа Стелановна сообщила, что очень надеется на победу, так как видит выигранный приз экспонатом вновь открытого в родном городе музея Пастернака. Мы можем поздравить Н. С. Харитонову с заслуженной победой, а вместе с ней еще шестерых лобедителей: Эляну Балютавичюте из Вильнюса, В. Ф. Боякову-Задарновскую из Климовска Московской области, М. А. Иванцова из Алма-Аты, М. А. Кирывнову из Свердловска, В. А. Колбасову из Томска, А. В. Цветкова из Ворошиловграда. Называем правильные ответы на вопросы коккурса, объявленного в № 2 «Слова» и лосвященного творчеству Бориса Пастернака:

- 1. «Соната для фортепиано», издательство «Советский композитор», 1979.
- 2. «Охранная грамота», часть II, глава 16.
- 3. Очерки: «Освобожденный город», «Поездка в армию»; стихотворения: «Смерть сапера», «Преспедование», «Разведчики».

Теперь — правильные ответы на вопросы конкурса, посвященного творчеству П. П. Ершова:

- 1. Д. И. Менделеев.
- 2. Оперетта Козьмы Пруткова «Черепослов», сиречь Френолог».
- 3. Цитата из оды Г. Державина «Вельможа».
- 4. Постановщик балета А. Сен-Леон, автор музыки — Ц. Пуни. Режиссер фильма A. Pov.

Призы — пять экземлляров книги «Конек-горбунок» редакция «Слова» разыгрывала совместно с Новосибирским отделением издательства «Детская питература».

Жюри конкурса признало лучшими ответы О. В. Гараниной из Дзержинска Горьковской области, Э. В. Кузнецовой из Челябинска, Л. Н. Макеевой из башкирского города Мелуза, М. В. Маслова из Владимира, москвичкк М. С. Смородиновой.

Поздравляем победителей!

Очерки. Мемуары. Документы.

«И в то лето по грехом нашим приидоша языци незнаемы. никто же весть кто суть и откопе изидоша и что язык их и вера и какого ппемени суть, а зовуть ся Татары».

НОВГОРОДСКАЯ ЛЕТОПИСЬ.

#### 1 Б X $\mathbf{z}$ 7

#### несмотря на высокую доблесть и стойкость отдельных полков и лиц, в ней русские потерпели страшное пора-Вероятно именно поэтому ею наши военные историки

Битва с татарами на реке Калке принадлежит к числу не-

многих, окончившихся для русского оружия бесславно:

особенно не занимались. Впрочем, следует отметить тот достойный сожаления факт, что они вообще не уделили достаточного внимания подробному изучению планов, диспозиций и обстоятельств многих крупных сражении нашеи древности, важнеиших по своим историческим последствиям. Считается, что о них сохранилось слишком мало данных, которых едва достает на то, чтобы лишь в общих чертах представить себе картину происходившего. В большинстве случаев такое мнение ошибочно: данные обычно есть, но они чрезвычаино разрозневы, часто противоречивы и вкраплены по крупицам в самые разнообразные исторические источники, русские и иностранные. При внимательном их изучении и сопоставлении, часто представляется возможным восстановить весьма существенные детали и дать схему того или иного сражения с достаточной точностью. Возьмем для примера Куликовскую битву. Она счита-

ется хорошо изученной и во многих исторических трудах можно видеть ее схему, составленную еще в прошлом столетии и с тех пор не подвергшуюся никаким изменениям, несмотря на то, что были опубликованы некоторые новые материалы, которые позволяют ее уточнить и дополнить, не говоря уже о том, что военная мысль пришла теперь к выводам, в свете которых следует дать более правильную оценку тактики Дмитрия Донского.

Все мы в свое время учили, что это сражение было выиграно главным образом потому, что Дмитрий оставил в засаде отряд, который в решающую минуту ударил сбоку на татар и обратил их в бегство. Во всем этом можно усмотреть лишь естественную предусмотрительность опытного военачальника. Но дело представляется совсем иначе, если указать, что эта «засада» состояла из семидесяти тысяч воинов. Тут уже становится очевидным не простое благоразумие, а подлинный военный гений Дмитрия. — первого в мировой истории полководца, который не побоялся выделить в резерв целую треть своего войска, вопреки «классической» доктрине того времени, предписывавшей сразу бросать в бой все наличные силы, чтобы подавить противника своей массой.

Интересно отметить, что первым последователем этой новой тактики Дмитрия Донского оказался великий азиатский завоеватель Тимур (Тамерлан). Трудно приписать простому совпадению то обстоятельство, что в сражении с ханом Золотой Орды Тохтамышем, на реке Кундурче, он расположил свое войско точно так же, как за одиннадцать лет по этого Дмитрий расположил свое на Куликовом поле. Но Тимур на этот раз все же не рискнул выделить достаточно сильный резерв и потому едва не проиграл битвы. Четыре года спустя, - в сражении с Тохтамышем на Тереке. - он это учел: при том же расположении войска резервы теперь были удвоены, что и при несло Тимуру блестящую победу.

Приведу еще одну деталь, показывающую, что эта эпопея не привлекла к себе должного внимания исследователей: принято считать, что известно сорок или сорок пять имен участников Куликовской битвы, тогда как из очерка, помещенного в этом же сборнике, видно. что таких имен сохранилось вчетверо больше.

И если так обстоит дело с изучением одного из самых лестных для нас сражений, где русское оружие покрыло себя бессмертной славой, то что уж и говорить о сражениях нами проигранных! О них просто предпочитают

Эту цифру дает «Задонщина» — повесть Софония Рязанца, бывшего современником и вероятно очевидцем Куликовского сражения, а потому этот источник звслуживает наибольшего товерия. Все остальные описания этой битвы написаны позже.



Попе Куликово. Дмитрий Донской здесь выиграл знаменитую битву 610 лет назад. Фото ВАЛЕРИЯ СУХОДОЛЬСКОГО

молчать. И это вдвойне досадно, так как в подобных случаях особенно важно найти дстали и обстоятельства, освещающие истинные причины исудачи и могушие иногда реабилитировать русское воинство.

К таким особенно непопулярным у нас событиям относится и битва ив Калке. Постараюсь обобщить все, что о ней известно из русских и иностранных источников, и на основе возможных из этого материала логических выводов дать схему самого сражения, которая мне представляется близкой к истине.

» • •

В 1222 году монголы, покончив с завоеванием Средней Азии, двинулись дальше, на запад, и одна из их орд, под водительством Джебе-нойона и Субедей-баатура, — лучших полководцев Чингиз-хана, — вторгнулась в половецкие степи. Старые русские историки считали, что эта орда прошла между Каспием и Уральскими горами, но это совершенно неверно<sup>1</sup>. Наши летописцы прямо пишут, что им неведомо, откуда пришли твтвры, а восточные, — прекрасно осведомленные обо всем, что касалось монголов, — говорят вполне определению, что отряд Джебе и Субедея действовал перед этим в Азербайджане и в Грузии, откуда вышел в земли кипчаков (т. е. половцев), победив по дороге осетин.

Вот что пишет о походе Джебе и Субедея персидский историк Рашид ад-Дин:

«Из Гурджистана (Грузии) они иаправились к Дербен-Дирванскому, по пути захватив Шемаху², учинили там поголовное избиение и увели много пленных. Так как пройти через Дербенд было невозможно, они послали ширваншаху сказать: «пришли несколько человек для заключения с нами мира»... Он прислал десять своих вельмож, — одного монголы убили, а другим сказали: «если вы покажете нам путь через горы, мы вас пощадим, а иначе тоже убъем». И они из страха показали путь, и те

ред- ков

не вмешиваться, обещая мир. Однако, покончив с осстинами, татары неожиданно напали на половцев и нанесли им стращное поражение. Главные их ханы, Юрий Кончакович и Данила Кобякович полегли в битве, уцелевшие бежали к берегам Днепра.
Тут следует пояснить, что половцы к этому времени уже не были дикими кочевниками, жившими грабежом русских земель. Они повсеместно переходили на осельй образ жизни, имели крупные города (Сугров, Шарукань, Балин, Чешуев, Судан, Гуркипчак и другие) и были свезами, с Руско тасчылым политирсскими топсо-

Таким образом, татарская орда пришла в половецкие

степи с Кавказа. Половцы с нею уже встречались в зем-

лях осетин, которым они хотели оказать помощь против

татар. Но последние наделили их подарками и уговорили

уже не были дикими кочевниками, жившими грабежом русских земель. Они повсеместно переходили на оселлый образ жизни, имели крупные города (Сугров, Шарукань, Балин, Чешуев, Сулан, Гуркипчак и другие) и были связаны с Русью тесными политическими, торговыми и бытовыми узами. Множество русских киязей было женато на половчанках, половецкие ханы тоже женились на русских кияжнах и принимали православие. В простом народе такое смещение шло еще интенсиватими». Все это, взамен прежней острой вражды, создавало общиость интересов и постоянную необходимость взичеперь обратился к своему зятю, Галицкому киязю Мстиславу Удалому и к другим пусским князым, прося у них помощи против нового грозного врага.

«Сегодня татары взяли нашу землю, а завтра и вашу полонят, если мы все дружно не встанем против них», — говорил он. Северные русские князья к его призывам остались глухи, но южные съехались в Киев на совещание, под главенством трех «великих»: Мстислава Романовича Киевского, Мстислава Мстиславича Галицкого и Мстислава Святославича Черниговского.

Самым горячим сторонником похода был Мстислав устаной. Он говорил: «Если мы не поможем половцам, они соединятся с татарами и вместе нападут на нас». Князыя спорили долго, но в коице концов уговоры Мстислава Удалого и щедрые подарки, на которые не скуплоя хан Котян, сделали свое дело: было решено, что «лучше встретить басурманов на половецкой земле, нежели на своей», и все согласились на совместный поход.

В нем, кроме трех великих князей, приняли участие:

Василий, со своими дружинами, Даниил Романович Волынский, Михаил Всеволодович Переяславский¹, Владимир Рюрикович Смолеиский, Олег Курский, Александр Туровский, Андрей Виземский, Изяслав Луцкий, Александр Дубровецкий, Изяслав Каневскии, Саятослав Шумский, Юрий Несвижский, Мстислав «Немой» Пересопненский, князья Рыльский, Путивльский, Северский, год начальством своего племянника, князъ Василия Константиновича Ростовского, но он вовремя не подошел на соединение с другими и в походе не участвовал. Сбор был назначен на правом берегу Днепра, у Зару-

сын Киевского князя Всеволод и сын Черниговского -

Сбор был назначен на правом берегу Днепра, у Зарубинского брода, недалеко от города Канева, Галичан и вольницы приплыли сюда на ладъях<sup>2</sup>, спустившись по Днестру в Черное море. Сушею со всех сторон подходили рати и дружины других князей.

Узнав об этих сборах, татары прислали своих послов с такими словами: «Мы с Русью войны не хотим и на ващу землю не посягаем. Воюем мы с половцами, которые всегда были вашими врагами, а потому, если они бегут теперь к вам, — бейте их и забирайте себе их добро». Выслушав послов, русские князья приказали их всех перебить.

Вскоре собралось огромное войско, которое выступило вместе, всею массой, но не имело общего командующего. Оно состояло из трех обособленных ратей, подчинявшихся соответственно старшим князьям: Мстиславу Киевскому, Мстиславу Талицкому и Мстиславу Чернигоскому, Каждому из которых примкнули со своими ополченнями и дружинами зависимые от них удельные князья. Четвертый самостоятельный элемент этого сборного войска составляли половцы, подчинявшиеся хану Котяну, который из всех русских военачальников признавал только своето зятя — Мстислава Удалого. Котян перед выступлением в поход крестился в православную веру.

От Зарубинского брода двинулись вниз, правым берегом Днепра. Когда подошли к Олешью, прибыли новые татарские послы, которые сказали: «Мы вас ничем не обидати и обижать не хотели, но если вы поверили половцам, а не нам, убили наших послов и сами хотите войны, — пусть нас рассудит Богі» — На этот раз послов отпустили живыми и начали переправу.

Первыми перешли на левый берег Даниил Романович Вольнский и Мстислав Удалой с десятью тысячами воннов и, обнаружив эдесь передовой отряд неприятеля, смело ударили на него. После короткого, но крово-пролитного боя татары были обращены в бетство, а их командующий Гани-бек убит. Тем временем перешли Днепр половцы и пустились в преследованье татар, а затем переправились и все русские полки.

Передовым отрядом выступили отсюда вольным, во главе со своим князем, за ними в непосредственной близости следовали Мстислав Удалой с галичанами и половцы, остальные двигались сзади. Такой порядок следованыя сохранялся до самого конца похода.

На четвертый или пятый день пути Даниил Романович догнал орду и, оповестив о том Мстислава Удалого, который быстро подоспел к нему на подмогу, — вступил с нею в бой. Татары стойкого сопротивления не оказали и скоро обратились в бегство. Вольицы их преследовали до самой темноты, рубя отстающих, и отбили много скота.

После этого русское войско еще восемы дней двигалось на восток, не видя неприятеля. Но ив берегу реки Калки их ожидал передовой отряд татар, который после короткого боя был отброшен за реку и вскоре скрылся из виду.

Мстислав Удалой приказал Даниилу Романовичу с во-

лынцами перейти Калку и осмотреть местность на другом берегу. Эта разведка не обнаружила поблизости крупных сил неприятеля, а потому все русское войоско, не опасаясь нападения во время переправы, перешло реку и расположилось на левом берегу тремя отдельными станами, на расстоянии нескольких верст один от другого.

Едва устроив свой стан, Мстислав Удалой лично выехал вперед, на разведку. Очевидно именно тут произошла его встреча с атамьном бродников¹ Плоскиней, который обещал ему свою помощь против татар и, видимо, укрепил его в мысли, что победа над ними будет легка. Есть данные, позволяющие думать, что Мстислав чем-то обидел Плоскиню или отказал ему в какой-то просьбе, и потому бродники, вопреки данной ими клятве, не только ничем ему не помогли, но, как известно, в битве на Калке сражались на стороне татар.

Так или иначе, Мстислав Удалой доехал до татарского стама и, оглядев его, пришел к заключению, что силы неприятеля не слишком велики и что будет нетрудно разбить их без помощи Киевского и Черниговского князей, стяжав для себя одного всю честь победы. Возвратившись назад, он приказал своему войску и половцам изготовиться к бою, в то время как два другие Мстислава в полнейшем о том неведеньи спокойно отдыхали в своих станах.

Битва началась утром 31 мая 1223 года. Относительно расположения трех русских станов и боевого порядка войска Мстислава Удалого известно только то, что в сражении на правом фланте у него находился Данкил Романович со своими вольнцами. Однако, призвав на помощь косвенные данные и логику, можно почти с полной уверениостью определить и все остальное.

Многие русские историки совершенно неосновательно считают, что на левый берег Калки перешел только Мстислав Удалой, тогда как Киевский и Черииговский князья разбили свои станы на правом берегу, почему и не могли вовремя поспеть на помощь Удалому. Этой грубой ошибки не избежала и советская историческая энциклопедия, в которой читаем: «князь Галицкий Мстислав Удалой, Волынский князь Даннил и половцы перешли через Калку, другие князья остались на западном белегу».

Это противоречит и логике, к летописным данным. Прежде всего, обратившиеся в бегство половцы не могля бы по пути смять стан Черниговского князя, — как отмечают все летописи, — если бы ои находился на другом берегу. В новгородской летописи сказано совершенно определению: «Князи рускии поидоша все въкупе и заидоша за Калак реку, а послаша в сторожках Яруна с половцы, а сами сташа туть. В Симоновской летописи и у Татищева тоже находим: «Князь же великий (Кневский) перешедь реку Калку ста, а Мстислав Мстиславович (Удалой) иде с полком своим за татары и послан в сторожу Яруна с половци».

Таким образом, не может быть никакого сомнения в том, что все русское войско перешло Калку и расположилось на ее левом, восточном берегу тремя отдельными станами. Центральным, несомненно, был стан Мстислава Удалого: он все время шел впереди и находился в соприкосновении с неприятлем, догнав которого, остановился прямо перед ним, выдвинувшись, как отмечают летописи, немного вперед и выслав в сторожевое охранение половнем, под начальством одного из их князей — Яруна.

Стан Киевского князя накодился иа самом берегу реки, — это мы знаем совершению точно из летописей. Приведем выдержку котя бы из иовгородской: «Мьстислав же Кыевскый князь став на горе над рекою, ивд Калкомь бо бе то место камянисто и тут устрои город округ себе на колехь. Следовательно, он стоял позади и, как будет видно из дальнейшего, — справа от войска Мстислава Галицкого.

Продолжение следует.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Этот взгляд опровергли Б. Д. Греков и А. Ю. Якубовский. <sup>2</sup> Город Шемаха — столица Ширванского ханства.

Будущий великий киязь Черниговский, святой Михаил.
 Летописи указывают цифру в 2.000 ладей.

Некоторые летописи указывают цифру в 20.000.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Калкв, — ныне Кальчик, — приток реки Кальмиуса, впадающей в Азовское море.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Бродники — полуразбойничья вольница, состоявшая из всевозможного беглого люда, собиравшегося в инзовьях Днепра и к этому времени представлявшая собой значительную и корошо организованную общину.

Литературно-художественный и общественно-политический журнал Госиомпечати СССР

Издается с сентября 1936 года. № 9. 1990. С: Издательство «Книжная палата», журнал



Арсений Ларионов, главиый редактор

Виктор Калугин, заместитель главиого редакторв

Андрей Кочетов, заместитель главного редакторя

Елена Егорунина, обозреветель Юрий Чернелевский, обозреватель Артемий Игнатьев,

главный художнии. Марина Подгорская,

заведующая секретариатом

Художественно-технический редактор Е. М. Верба Технический редактор Н. Н. Козлова Корректор М. Х. Асалиева

Сдано в набор 24.05.90.
Подписано в печать 03.08.90.
Формат В4×108<sup>1</sup>/<sub>1</sub>...
Бумага Знаменская 100 гр.
Печать глубоная и офсетная.
Усл. печ. л. В,40+0,84+0,42.
Усл. кр.-отт. 21,42.
Уч.-изд. л. 14,16+1,13.
Тираж 238 000 экз.
Замаз 1318.
Llena 90 кол.

Адрес редакции: 129272, Москва, Сущевский вал, 64 Телефои для справок: 281-50-98

Ордена
Трудовог Красного Знамени
Тверской полиграфкомбинат
Госкомпечати СССР.
170024, г. Тверь,
проспект Лечина, 5.

#### B HOMEPE:

1. Л. Толстой. Верьте себе. О сознании духовного начала

3. Л. Опульская-Громова. 100-томный Толстой

ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ. Лев Толстой.

4. С. Толстой. Встреча

ВРЕМЯ. Идеи. Диалоги. Поиски.

8. В. Бондаренко. Кредо плюралистов

история. Очерки. Мемуары. Документы.

19. Б. Савинков. Между Корниловым и Керенским

22. П. Краснов. Спасти армию

искусство. Графика. Живопись. Скульптура.

28. Е. Плахова. Хранитель здешних мест...

истоки. Легенды. Исследования. Находки.

41. Э. Ренан. Жизнь Иисуса

КУЛЬТУРА. Традиции. Духовность. Возрождение.

45. Сушков. Догмы духовных пастырей

50. В. Ремизов. Школа в Ясной Поляне

ЛИТЕРАТУРА. Стихи. Рассказ. Эссе.

54. К. Воробьев. Немец в валенках

8. Юдин. «Не трогай! Это наше!»
 8. Смирнов. Вещественные доказательства

66. Молодые голоса. Стихи

67. Е. Чернов. В минуты жизни трудной

ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ. Лев Толстой.

71. И. Филиппова. В гостях

72. И. Бунин. Дом в Хамовниках

75. Н. Львов. По личным воспоминаниям

76. О. Васильев. Образок

79. И. Сытин. Посредник

81. Т. Комарова. Герб рода Толстых

82. А. Толстая. Проблески во тьме

ИСТОРИЯ. Очерки. Мемуары. Документы.

85. М. Каратеев. Битва на Калке

Во всех случавх обнаружения полиграфического брака в экзаемллярах журнала обращаться на Тверской полиграфкомбинат по адресу, умазаниому в выходных сведениях. Вопросами подписки и доставии журнала заинивнотся предприятия связи.



акой Троицын день был вчера. Какая обедня с вянущей черемухой, седыми волосами и яркокрасным кумачом и горячее солнце. Из письма Л. Н. Толстого А. А. Фету, 12 мая 1858 г.

88